# КАК ЭТО БЫЛО ДНЕВНИК А.И.ШИНГАРЕВА Петропавловская Крепость 1917-18

# КАКЪ ЭТО БЫЛО

#### **ДНЕВНИКЪ**

#### А. И. ШИНГАРЕВА

Петропавловская крипость, 27. XI. 17.—5. I. 18.

Изданіе Комитета по увѣковѣченію памяти О. О. Кокошкина и А. И. Шингарева Reprinted by STRATHCONA PUBLISHING CO. Box 350, Royal Oak, Mi. 48068 USA

Комитетъ по увъковъченію памяти Ө. Ө. Кокошкина и А. И. Шингарева счелъ своимъ долюмъ въ первую очередь придать гласности дневникъ Андрея Ивановича Шингарева, написанный имъ во время пребыванія его въ Трубецкомъ бастіонъ Петропавловской кръпости. Дневникъ этотъ обрывается 5-го января, а 6-го Андрей Ивановичъ былъ переведенъ въ Маріинскую больницу, гдъ въ ночь на 7-е января былъ убитъ ворвавшимися въ больницу матросами и красногвардейцами.

Событія, имъвшія мъсто послъ 5-го января, когда прерывается запись Андрея Ивановича, изложены сестрой покойнаго Александрой Ивановной Шингаревой. Это изложеніе приводится, какъ продолженіе дневника и завершаетъ собой повъствованіе о томъ, "Какъ это было".

Записи Андрея Ивановича были сдвланы на блокнотв, первая страничка котораю воспроизводится на обложкв этого изданія. Текстъ, написанный рукой Андрея Ивановича, сохраненъ въ полной неприкосновенности, печатается безъ всякихъ измвненій и лишь въ нвсколькихъ мвстахъ, обозначенныхъ многоточіемъ, опущено нвсколько словъ имвющихъ чисто личный характеръ. Въ подстраничныхъ сноскахъ двлаются поясненія имвющихся въ текств сокращеній.

## Какъ это было.

Петропавловская крвпость, Трубецкой бастіонъ, камера № 70.

27 ноября.

Утромъ прівхаль вмѣстѣ съ Н. И. Астровымъ изъ Москвы. И дома, въ Воронежѣ, и въ Москвѣ всѣ отсовѣтовали ѣхать въ Петроградъ, такъ какъ большевики, навѣрное, меня арестуютъ. Мнѣ самому казалось, что это должно случиться, но я и въ Ц. К.¹ и всѣмъ остальнымъ говорилъ: "Я долженъ ѣхать. Бываютъ моменты, когда личная безопасностъ политическаго дѣятеля должна отступить передъ его общественнымъ долгомъ. На 28-ое назначено открытіе Учредительнаго Собранія. Я и другіе, избранные въ члены собранія, должны быть въ назначенное время на мѣстѣ". —Поѣхалъ и, хотя приходится писать теперь сидя въ казематѣ неизвѣстно за что, все же не раскаиваюсь. Пусть населеніе знаетъ, кто срываетъ Учредительное Собраніе, кто насилуетъ свободу народа. Изъ нашего задержанія должна получиться польза. Когда-нибудь да прояснится народное сознаніе.

Арестъ случился все же при неожиданныхъ обстоятельствахъ. Вечеромъ у С. В. П. выло засъданіе Ц. К., гдъ мнъ за отсутствіемъ всъхъ другихъ пришлось предсъдательствовать. Кромъ моего краткаго сообщенія о поъздкъ на выборы въ Воронежъ, обсуждался порядокъ завтрашняго дня и возможность открытія Учредительнаго Собранія. Уже послъ того, какъ

<sup>2</sup> Гр. С. В. Паниной.

<sup>1</sup> Центральный Комитеть партіи Народной Свободы.

разошлись члены Ц. К., изъ засѣданія Городской Думы пришелъ Оболенскій, сообщивъ о предположенной манифестаціи, привѣтствіи Г. Думы и т. д.

Ц. К. ръшилъ, такъ какъ число съъхавшихся членовъ такъ мало, что открытіе собранія, какъ Учредительнаго, правомочнаго,—не допустимо. Но недопустимо и подчиненіе указу Ленина. Ръшено предложить объявить совъщаніе, избрать временнаго предсъдателя, собираться каждый день, пока съъдется достаточно народа и тогда, установивъ кворумъ, самостоятельно открыть Собраніе. Въ манифестаціи участвовать хотъли всъ. Обсуждали, кто, гдъ и когда прочтеть въ Учредительномъ Собраніи заявленіе Временнаго Правительства, какъ оставшагося на свободъ такъ и сидящаго въ кръпости.

Предполагалъ я, что въ Таврическій войти не дадутъ и не удастся манифестація, но уже никакъ не думалъ, что самъ я не попаду въ нее и ничего не увижу. Уходить домой было поздно, все равно завтра надо было идти къ Таврическому, да и казалось, что у Паниной безопаснѣе. На домъ могутъ опять придти.

Оказалось какъ разъ наоборотъ. Съ дороги я усталъ, плохо спалъ. уже нѣсколько ночей, а потому съ радостью воспользовался любезностью А. М. Петрункевичъ переночевать у С. В. Заснулъ какъ убитый и въ  $7^1/_2$  ч. былъ разбуженъ голосомъ Н. А.  $^1$ , которая говорила—"Вставайте, пришли съ обыскомъ".

#### 28 ноября.

Такъ начался для меня день великаго праздника Русской земли, день созыва Учредительнаго Собранія.

Скоро красногвардеецъ и солдатъ вошли съ ружьями въ комнату, спросили мою фамилію, документы...

А вы кто такіе? И гдь ваши документы? въ свою очередь потоебоваль я.

— Мы по ордеру Военно-революціоннаго комитета. Съ

<sup>1</sup> Н. А. Зурова.

нами самъ комиссаръ. Черезънъкоторое время, уже арестовавъ Панину, явился и самъ "комиссаръ" г. Гордонъ—бритый, съ типично охраннической физіономіей и съ такой же непринужденностью развязныхъ и слащавыхъ манеръ.

— Будьте добры подождать здъсь. Я поъду получить инструкціи относительно васъ.

Онъ прівхаль часа черезь полтора. Инструкціи были коротки. Предписывалось у меня произвести обыскъ и поступить сообразно съ его результатами. Такъ какъ никакихъ вещей у меня не было, то и обыска не производилось, а за отсутствіемъ какихъ-либо другихъ "результатовъ" г. Гордонъ объявилъ меня арестованнымъ.

Пришлось подчиниться силь, и я отправился. Уже разсвъло, въ автомобиль на улиць я нашель Ф. Ф. Кокошкина и его жену, которые тоже остановились у С. В. Паниной и, такъ же какъ и я, были обысканы и задержаны безъ какого-либо повода.

По дорогь въ Смольный большевистскій жандармъ тономъ заправскаго жандарма цинично и лицемърно выражалъ сожаавніе, что ему приходится прибъгать къ такимъ мърамъ. Подумайте, я арестую своего учителя Федора Федоровича Кокошкина. Какую прекрасную книгу вы написали, - говорилъ онъ съ ужимками и покачиваніемъ головы. - А все потому, что не хотите вы признать власть народныхъ комиссаровъ. Вотъ и г. Шингаревъ не хочетъ съ нами работать по финансамъ.-Гордонъ слащаво улыбался, кривлялся и быль противень до нельзя. Ф. Ф. и особенно Марія Филипповна принялись его стыдить, доказывали, что онъ, какъ и прежніе охранники, служить насилію, что его собственныя діти будуть стыдиться поступковъ отца и пр. Ленинскій охранникъ, съ неизмѣнно слащавой улыбкой возражаль, что двлаеть это ради блага страны.—А можеть быть, дети и не поймуть меня.—Подумайте, продолжаль онь кривляться, какихь людей я арестоваль.—Я молчаль. Было противно говорить съ такимъ, съ позволенія сказать, гражданиномъ, видимо, находившимъ особое удовольствіе смаковать свою гнусную роль.

Въ Смольномъ мы застали С. В. Панину. Я ей очень обрадовался; такъ какъ раньше думалъ, что уже не увижу ес. Вскоръ стали къ ней приходить сотрудники "Народнаго Дома", принесли пироги, сыръ, колбасу. Этими продуктами питались мы весь день. Наши тюремщики и не подумали намъ ничего дать поъсть.

Целый день заходили къ намъ много посетителей, выражая то сочувствіе, то негодованіе новымъ "ленинскимъ" жандаомамъ. Въ 4 часа поншла Саша и Юоій. Такъ какъ мы всъ были вмъстъ, намъ было весело и въ компаніи съ приходящими образовывались даже шумные митинги. Мы довольно непринужденно и громко бестдовали, чтмъ, повидимому, шокировали "дъловую" атмосферу большевистской канцелярін. Мы были приведены въ комнату № 56, гдв помвщалась канцелярія какойто слъдственной комиссіи, сюда вводили арестованныхъ, приходили родственники просить пропуска къ заключеннымъ, являаись вызванные для показанія свидьтели. Въ одномъ углу какойто "чиновникъ" подбиралъ взятые, очевидно, при обыскъ клочки разорваннаго письма, стараясь составить полный текстъ; у окна работалъ на машинкъ военный писарь, изготовляя ордера о новыхъ арестахъ; у другого столика барышня писала какія-тобумаги.

Точно ради курьеза сюда же привели своеобразную пару арестованныхъ: какую-то женщину бѣженку и солдата съ ведромъ и помазками. Съ ними были взяты "вещественныя доказательства" преступленія: цѣлый пукъ воззваній Продовольственнаго Отдѣла Управы о насиліяхъ большевиковъ. Женщина горевала, что у нея остался дома одинъ ребенокъ, а солдатъ въ смиренной и грустной позѣ стоялъ, прислонившись къ стѣнкъ. Ихъ держали до самаго вечера, они устали, были голодны и если бы мы не дали имъ поѣсть, они не ѣли бы цѣлый день.

Когда пришли нъкоторые с.-р. гласные (изъ нихъ помню одного Луцкаго), я обратилъ ихъ вниманіе на грустную пару "преступниковъ", расклеивавшихъ "прокламаціи"; наняты они были за 6 руб. въ день,—хотъли заработать, да вотъ красногвардейцы арестовали—говорила женщина.

Луцкій возмутился, поймаль одного изъ членовь слѣдственной комиссіи, кудлатаго матроса Алексѣевскаго, и тотъ, съ иронической улыбкой быстро разобраль "дѣло" и освободиль арестованныхъ. Женщина взяла ведерко съ клейстеромъ, солдать смущенно перекрестился, и поклонившись намъ, они ушли.

У входных дверей часто смѣнялись часовые — красногвардейцы. Не мало ихъ входило въ комнату, шушукались и съ любопытствомъ разглядывали насъ. Прибѣжалъ Предсѣдатель Комитета Общественной Безопасности Урушадзе. Само названіе учрежденія, которое они представляютъ, звучитъ революціонно, но по существу оно безсильно что-либо сдѣлать. Урушадзе добился лишь того, что бы насъ допросили въ тотъ же день. Какой-то капитанъ Медвѣдевъ явился, какъ служащій слѣдственной комиссіи. Оказалось, что онъ не большевчкъ, а лѣвый с.-р.; Кокошкинъ сталъ его стыдить.

 Разъ служишь въ этомъ учрежденіи, надо исполнять приказаніе власти, которую признаешь, — отвътилъ онъ смущенно.

Тоже говорили въ былое время и совъстливые жандармы царизма.

Подъ вечеръ была приведена партія какихъ-то простыхъ людей, взятая за пьянство, и вскорѣ же отпущена. Мы сидѣли, сидѣли цѣлые часы. Посѣтителей къ намъ допускать перестали, и навтой почвѣ произошла даже перебранка между офицеромъ съ Георгіемъ и членомъ Ц. И. Комитета. Офицеръ, явившійся, видимо, уполномоченнымъ наблюдать за порядкомъ, просилъ оставить насъ, членъ Ц. И. К. рѣзко закричалъ ему въ отъвѣть—Я прошу васъ убираться отсюда.—Видимо, этотъ инцидентъ повліяль на дальнѣйшее отношеніе къ нашей относительной свободѣ.

Скоро С. В. Панину позвали къ допросу. Допрашивалъ ее присяжный повъренный Красиковъ, самъ предсъдатель слъдственной комиссіи. Дъло шло о 92 тысячахъ, которыя по Министерству Народнаго Просвъщенія Панина не передала Народному Комиссару. Ее привлекаютъ по суду за "сокрытіе" казенныхъ суммъ. Она же желаетъ передать деньги

Учредительному Собранію и законному Правительству. Ее привлекли къ суду и арестовали по требованію Луначарскаго. Мы же, случаїно оказавшіеся въ ея домѣ во время обыска, были взяты сначала просто, благодаря желанію г. Гордона отличиться. Въ домѣ Паниной послѣ нашего ареста была устроена засада совсѣмъ какъ при старомъ строѣ жандармами. И такимъ образомъ еще были арестованы князъ П. Д. Долгоруковъ и инженеръ Константиновъ, который, какъ товарищъ министра Путей Сообщенія, зашелъ къ С. В. Паниной въ 12 часовъ дня, чтобы идти въ Таврическій дворецъ на манифестацію.

Послѣ допроса Паниной позвали меня. Красиковъ спрашиваль объ отношеніяхъ к. - д. къ казачеству и пр. Я отвѣчалъ односложно и далъ утвердительный отвѣтъ только на вопросъ — членъ ли я Ц. К. кадетской партіи. Обо всемъ остальномъ ограничивался указаніемъ—Не знаю. Когда онъ спросилъ, членъ ли я Комитета Спасенія, я сказалъ—нѣтъ. И кромѣ того, я желаль бы знать, кто вы такой, и почему вы допрашиваете меня? онъ что - то пробормоталъ въ отвѣтъ и заявилъ, что иммунитетъ членовъ Учредительнаго Собранія—вопросъ спорный, да кромѣ того, ему офиціально и неизвѣстно, что мы члены Учредительнаго Собранія.

Посль меня Кокошкинь отказался отвъчать и показаль свое удостовъреніе. Но и документь нисколько не смутиль "предсъдателя". Случайно захваченные во время обыска у Паниной мы послужили для новыхъ деспотовъ лишь предлогомъ начать борьбу съ Учредительнымъ Собраніемъ.

Допросъ Долгорукова и Константинова быль очень коротокъ. Константинова вскоръ освободили и даже извинились (въроятно узнавъ, что онъ не кадетъ), а насъ задержали и дъло пошло въ высшую инстанцію. Нами заинтересовались "сами" Народные Комиссары. Константиновъ ръшилъ ждать объявленія нашей участи. По возвращеніи съ допроса я уже не засталъ ни Паниной, которую уже отправили въ Кресты, ни Кокошкиной—она была удалена, несмотря на ея протесты и требованія арестовать вмъстъ съ мужемъ. Комиссары обсуждали наше "дъло" довольно долго. Кто-то намъ передавалъ, что идутъ споры. Уже не знаю, какъ и по какому поводу спорили "властители" соціалистической революціи, но ихъ ръшеніе можетъ поспорить съ Шемякинымъ судомъ. Безъ дальнъйшихъ проволочекъ, безъ слъдствія, допроса свидътелей и пр. мы, какъ члены партіи к.-д. какъ и вся партія, были объявлены врагами народа, подлежащими суду революціоннаго трибунала. "Декретъ" объ этомъ былъ прочтенъ намъ около 12 часовъ ночи. Мы ждали этого документа довольно долго. Уже къ намъ никого не подпускали, передъ нами выстроили шеренгу красногвардейцевъ (все мальчики лътъ по 18), съ ружьями охраняли насъ, какъ самыхъ опасныхъ преступниковъ.

Хорошее "счастье" шататься всю ночь по обыскамь и охранять арестованныхъ подарилъ Ленинъ своимъ послѣдователямъ рабочимъ. Служить орудіями насилія и угнетенія — какая почетная роль для представителей "революціонной демократіи". Впрочемъ, одни это дѣлаютъ дѣйствительно "по убѣжденію", а другіе просто за 30 сребренниковъ въ день. Въ виду растущей безработицы этотъ видъ заработка со стороны "государства" можетъ оказаться хорошимъ средствомъ помощи. Интересно только, будутъ ли Ленинскіе охранники устраивать стачки, борясь за повышеніе заработной платы и 8-мичасовой рабочій день. Теперь имъ много приходится "работать" и днемъ и ночью. Говорятъ, вчера было подписано триста ордеровъ на обыски.

Около часа ночи насъ передали караулу солдатъ латышскаго полка. Долго держали внизу, въ коридоръ на сквознякъ и повезли въ автомобиляхъ въ Петропавловку. Около половины второго мы были въ кръпости и долго стояли на морозъ, ожидая, когда и куда насъ засадятъ. Долгоруковъ и Кокошкинъ принялись объяснять солдатамъ, какое преступленіе они дълаютъ, лишая свободы членовъ Учредительнаго Собранія. Солдаты молчали, одинъ изъ нихъ сказалъ—"Да мы что, мы лишь исполнители приказанія".—Такъ говорили и при царъ,—сказалъ Кокошкинъ. Развъ можно исполнять незаконныя приказанія.—"Вы—все!"—сказалъ

я солдатамъ, "потому что только вами они и держатся. Безъ вашей вооруженной силы они — никто".

Было холодно и темно. Морозъ пощипываль ноги, говорили, что сразу ударило 12 градусовъ. Всѣ озябли, пошли въ караульное помѣщеніе погрѣться. — Какую бы вы рѣчь сказали въ Учредительномъ Собраніи? — спросиль меня шутливо Долгоруковъ. "Я сказаль бы рѣчь о томъ, какъ русская, революція сама себя убиваетъ" — отвѣтилъ я.

Только около половины третьяго часа ночи послѣ курьезнаго "пріема" новыхъ арестантовъ комендантомъ крѣпости, усиленно показывавшимъ свои документы нашимъ конвоирамъ, чтобы подтвердить свое званіе, мы были отведены въ Трубецкой бастіонъ и разведены по одиночнымъ камерамъ. Желѣзная дверь захлопнулась за мной, и я остался одинъ, усталый отъ всего происшедшаго, охваченный отвращеніемъ передъ новыми гасителями недавней русской свободы.

Холодно, грустно. Въ сводчатой комнатъ гулко раздаются щаги. Надо спать свою первую ночь въ тюрьмъ.

#### 29 ноября.

Около 9-ти часовъ утра еще совсъмъ темно. Окно вверху камеры снаружи загорожено отъ свъта еще какой-то стъной и освъщаетъ совсъмъ плохо.

Аязгъ ключа и отворяемой двери заставилъ меня подняться съ койки. Принесли чайникъ съ горячей водой. Надо вставать.

Хорошо, что добрая А. М. Петрункевичъ дала мнѣ наспѣхъ передъ арестомъ маленькую подушечку и одѣяло. Иначе было бы очень холодно и неудобно спать. Камера холодная. Небольшой кусокъ печи во внутреннемъ углу плохо нагръваетъ воздухъ. Стъны и особенно полъ, крашенный, асфальтовый, очень холодный. Послъ вчерашняго переѣзда у меня насморкъ, и я охрипъ. Кое-какіе припасы дали мнѣ возможность напиться чаю. Казенный хлѣбъ получилъ только къ обѣду. Трудно чѣмъ-нибудь заниматъся—темно. Читать можно съ трудомъ—скоро устаютъ глаза. Писатъ также трудно. Жду, пока посвѣтлѣетъ, и отъ нечего дѣлать хо

жу изъ угла въ уголъ, изучая камеру. Она прямоугольная и очень похожа на большой сундукъ съ круглой крышкой. Такъ дълали въ старину. Шесть шаговъ въ ширину, одиннадцать въ длину. Высота около пяти аршинъ посреди цилиндрически-сводчатаго потолка, постепенно опускающагося къ боковымъ стънкамъ. Потолокъ побъленъ, стъны съ голубоватой побълкой, а на усовнъ трехъ аршинъ отъ пола обведены голубой узкой каймойединственное украшеніе. Въ одномъ изъ короткихъ простънковъ на высоть трехъ съ четвертью аршинъ окно съ двойной жельзной рамой, въ которую вставлены въ три ряда по пяти небольшихъ стеколъ. Верхній край рамъ скругленъ паралдельно потолку. Снаружи, кромъ двойныхъ жельзныхъ рамъ, окно закрыто жельзной проволочной съткой, съ ячеями около 1 кв. вершка. Стына толщиною въ аршинъ. Между наружной съткой и двумя жельзными рамами еще вдыланная въ стыны кованная жельзная рышетка. Оконная ниша глубока, четыре ряда жельзныхъ переплетовъ отнимаютъ много свъта, да, кромъ того, снаружи передъ окномъ вышиною на уровнъ, въроятно, нашей крыши (второй этажъ) тянется какая-то стъна, застилая послъднюю возможность хорошаго освъщенія. Надъ нею виденъ клочекъ свраго хмураго неба. Въ камерахъ перваго этажа, ввроятно, совсьмъ темно. Да и здъсь, въ моей комнать постоянный полумракъ. Къ тому же петроградскій ноябрь не світель вообще.

Въ противоположномъ окну короткомъ простѣнкѣ желѣзная или обитая желѣзомъ, выкрашенная темной охрой небольшая одностворчатая дверь съ узкимъ прорѣзомъ-глазкомъ въверхней трети. Глазокъ открывается снаружи, когда часовой хочетъ заглянутъ въ камеру. Изнутри онъ закрытъ маленькими стеклышками; этой щелью для надзора часовыхъ они пользуются рѣдко. Подъщелью въ толстой двери есть еще какое-то отверстіе (окошечко?), плотно закрытое четыреугольными створками. Въ лѣвомъ углу отъ двери—теплый уголъ—видимо зеркало печи, но оно ничѣмъ не выдается внутрь камеры и совершенно закрыто штукатуркой. Здѣсь же на высотѣ трехъ аршинъ маленькое отверстіе вентиляціоннаго хода, закрытое черной рѣшеткой. Въ правомъ углу—

стульчакъ водяного клозета, а между нимъ и дверью—кранъ водопровода съ маленькой раковиной, надъ нимъ крошечная ниша въ стънъ для мыла, посреди комнаты изголовьемъ къ лъвой стънъ (если смотръть отъ двери)—кровать. Ея ножки вдъланы въ полъ, ея спинка на половину углублена въ штукатурку. Кровать массивная, желъзная, обычнаго госпитальнаго типа. Небольшая подушка—грубая. Матрасецъ, набитый соломой, плоскій и твердый, плохенькая простыня, плохое одъяльце и полотенце.—Таковъ казенный инвентарь въмоей клъткъ. Подлъ кровати желъзный, на кронштейнъ, вдъланный въ стъну столъ и на немъ все мое хозяйство: хлъбъ, чайникъ съ горячей водой, солонка—тоже казенная. Здъсь же лежатъ мои книжки, бумага... Никакой другой мебели нътъ. Нътъ даже табурета и кровать служитъ вмъсто него.

По стънамъ, кое-гдъ карандашныя надписи и надписи совсьмъ недавняго происхожденія. Надъ изголовьемъ кровати расписался "Вл. Войтинскій"—кажется недавній комиссаръ Временнаго Правительства на какомъ-то изъ фронтовъ. — Его, очевидно, какъ оборонца, заперли сюда пораженцы. Въ правомъ углу у окна подписи 12 юнкеровъ, заключенныхъ сюда вначалъ ноября. Я различаю въ полутьмъ фамиліи Анухина, Ухова, Вистберга, Савенко, Зинчаса, Евстифъева, Задарновскаго. Другихъ разобрать не могу. Сбоку на стънъ въ углу нарисованъ маленькій календарь-дневникъ, обрывающійся 6-го ноября.

Вотъ и все. Дальнѣйшее изученіе камеры ничего не прибавляеть. Надо устраиваться и привыкать. Хорошо, что я захватиль книжку Лихтенберже о французской революціи, и Юра принесъ мнѣ еще въ Смольный итальянскую грамматику. Можно будетъ легче проводить время. Однако, заниматься въ потемкахъ трудновато. Глаза устаютъ. Плохо идутъ въ голову звучныя итальянскія слова.

У Лихтенберже неожиданно нахожу интересную справку. Въ кружкъ Bouche de fer одинъ изъ жирондистовъ, аббатъ Фуше, свои соціалистическіе идеалы однажды формулировалъ

словами: — "Все для народа, все посредствомъ народа, все народу". Вотъ откуда наши народные соціалисты взяли свой лозунгъ. Заимствованіе имѣетъ почтенную дату февраля 1791 г. Оно ново у насъ потому, что хорошо забыто во Франціи.

Передъ объдомъ первая прогулка на 15 мин. Впрочемъ, мнѣ показалось, что прошло всего 2—3 минуты. Въ небольшомъ пятиугольномъ дворикѣ все-же можно дышать свѣжимъ воздухомъ и любоваться солнечнымъ днемъ. Морозно, снѣгъ поскрипываетъ подъ ногами, голубое ясное небо. Сѣрая пелена утренней мглы точно сдернута. Солнце выглядываетъ изъ-за стѣнъ каземата. Хорошо! Надо уходить. Завтра попробую измѣрить дворикъ шагами...

Какой-то унтеръ-офицеръ принесъ газету "Новая жизнь". Увы, стереотипная печать такъ плоха, что все расплывается, и въ камеръ читать невозможно, хотя день еще ясный.

Около часа дня дали обѣдъ. Я не хочу пользоваться офицерскимъ столомъ и думаю испробовать ѣду изъ общаго котла. Офицерскій обѣдъ стоитъ 2 р. 50 к. Я хочу знать, какъ питаются тѣ, кто не имѣетъ денегъ для оплаты "привилегированнаго" стола. Обѣдъ изъ супа, съ небольшими кусочками мяса, 2 ложки гречневой каши и  $\frac{1}{2}$  хлѣба—это все. 2 раза даютъ кипятокъ и къ чаю на день четыре куска сахара. Около 7 час. вечера ужинъ изъ одного пустого супа. Таковъ казенный паекъ. Для взрослаго человѣка, даже не рабочаго, онъ явно недостаточенъ. На немъ одномъ будетъ голодно.

Совершенно темньеть и заниматься немыслимо. Это самые тоскливые часы. Караульный сказаль, что раньше 6 часовъ влектричество не горить. За то горить всю ночь.

Попробую ходить изъ угла въ уголъ, чтобы не сид $^{1}$ ть на кровати.

Холодный асфальтовый полъ, выкрашенный масляной краской, очень не ровенъ. Одиннадцать шаговъ впередъ и назадъ... Долго продолжать такую прогулку было бы скучно, а свъчей еще у меня нътъ. Приходится ждать свъта.

Но въ это самое время А. С. пришла на свиданіе... Я быль

радъ услышать голосъ съ воли, а еще больше радъ былъ тому, что идя въ контору на свиданіе въ коридорѣ встрѣтилъ Н. М. Кишкина, а затѣмъ и Бернацкаго. Возвращаясь въ свою клѣтку, увидѣлъ и Терещенко. Всѣ они бодры и здоровы.

Еще часъ сидънья во тьмъ и новый перерывъ. Пришла на свиданіе Шура. Я могъ передать ей нъсколько порученій о книжкахъ, бъльъ, свъчкъ и проч. Бъдняжка, она принуждена ъздить въ Смольный и у Козловскаго (Боже!) просить разръшеніе на свиданіе. Для меня это было бы мученіемъ...

Наконецъ-то зажглось электричество. Можно взять въ руки газеты и хотя-бы перечитать описаніе перваго дня занятій Учредительнаго Собранія. Какъ красочны и въ то же время ужасны эти сцены большевистскаго вандализма и безсилія "всенародныхъ представителей".

Латышскіе стрѣлки, разгоняющіе всероссійское собраніе. Бездѣйственныя слова протеста, формула, гласящая, что мы— заключенные—с в о б о д н ы, звучить ироніей.

Сила сломала право и ничего знать не кочетъ. Однако правомъ она никогда признана не будетъ.

Тяжело читать газеты.

Итальянская грамматика куда занятніве. По крайней міврів не думать о томъ, что творится на Руси.

Поздно. Надо укладываться спать на свою холодную койку.

30 ноября.

"Но окно тюрьмы высоко, Дверь жельзная съ замкомъ"...

Авзутъ въ голову обрывки давно забытой пъсни. День начался какъ вчера. Отъ холоднаго пола и простуды еще наканунъ схватилъ насморкъ и не пошелъ на утреннюю прогулку. Два платка быстро израсходовались. Надо что-то придумывать для ихъ сушки. Въ тепломъ углу съ помощью ниточки и перекладинки изъ скрученной бумажки, заткнутой въ ръшетку вентилятора, устраиваю сушилку. Во всъхъ стънахъ камеры нътъ ни

одного гвоздика, а потому мое "изобрѣтеніе" меня забавляєть. Въ тепломъ углу подвѣшенный на ниточкѣ платокъ сохнеть скоро и я вполнѣ доволенъ.

За объдомъ дали щи изъ солонины, мало и скверно.

Саша прислала книги, бѣлье, шведскую куртку. Теперь мнѣ не будетъ такъ колодно. Ура!

Часовъ около 3-хъ неожиданный посѣтитель—какой-то членъ прежней (Временнаго Правительства) слѣдственной комиссіи послѣдній разъ посѣщаетъ "по долгу службы" заключенныхъ. "Андрей Ивановичъ, позвольте привѣтствовать васъ, какъ народнаго избранника. Какое ужасное положеніе!". Я пробормоталъ нѣсколько невнятныхъ словъ. Хуже всего безплодныя сожалѣнія.

Опять такъ темно, что не могу писать.

Долгоруковъ положительно пользуется особымъ расположеніемъ солдатъ. Проходя мимо двери моей комнаты на прогулку, онъ всегда успъваетъ мнъ сказать нъсколько словъ привътствія.

Бъдному Кокошкину достался совсъмъ холодный номеръ и его переводятъ далеко отъ насъ, въ 53-й. Я ему переслалъ плитку шоколада и въ отвътъ получилъ кусочекъ колбасы. Все же друзъя съ воли не забываютъ улучшать наше питаніе.

Въ 7 час. вечера я думалъ, что дверь уже послѣдній разъ захлопнулась за караульнымъ, принесшимъ мнѣ ужинъ. Но вдругъ появились неожиданно посѣтительницы: двѣ сестры милосердія, въ сопровожденіи офицера караула.

- Не жалуетесь ли вы на что-либо?-
- Нътъ, благодарю васъ. На что же здъсь жаловаться.
- Холодно?
- Да, холодно.

Ушли и снова въ камерѣ глубокая тишина. Я уже собрался съ удовольствіемъ приняться за Луи Блана, какъ электричество внезапно погасло и воцарился глубокій мракъ. Но не надолго. Теперь у меня есть и свѣчи, и спички. Ощупью ихъ нашелъ и зажегъ. Могъ читать и писать до 11 ч. ночи.—Даже ссудилъ одну свѣчу Долгорукову, который оказался въ полной темнотѣ. Караульный пустилъ его на минуту ко мнѣ въ камеру и мы

поздоровались. Въ коридоръ полный мракъ. Остановилась вода въ водопроводъ. Во всемъ корпусъ тишина и темнота абсолютныя.

Неужто всеобщая забастовка?—мелькаетъ въ головѣ фантастическая мысль.

Вода вскоръ пошла, но электричество не горъло всю ночь.

#### 1 декабря.

Въ 9 час. утра вставать совсъмъ еще темно. Холодно больше, чъмъ вчера. Даже въ тепломъ углу почти одинаковая температура.

Сегодня день свиданій. Увижу Щуру, быть можеть придеть и Юрій.

Передъ объдомъ неожиданный визитъ тюремнаго врача. Онъ вошелъ, въ военной формъ, сдълалъ два шага въ камеру, предусмотрительно заложилъ руки за спину и сухимъ формальнымъ тономъ спросилъ: "Медицинская помощь не нужна?"

#### — Нѣтъ.

Не знаю, воспользовался-бы я такимъ предложеніемъ, еслибы она была мнъ и нужна.

Караульный внесъ щетку и глухо сказаль:-- для уборки.

Я сталъ подметать полъ. Кстати, не будутъ попадаться подъ ноги какія-то шкурки отъ орѣховъ. Очевидно, еще отъ поежняго кваотиранта остались.

На прогулкъ измърилъ дворикъ шагами. Всего кругомъ пяти сторонъ 180 шаговъ. Успълъ обойти шестъ разъ. Итого 1080 шаговъ, т.-е. около 360 саженъ. День хмурый и вътряный, идетъ мелкій снъжокъ. Голуби, нахохлившись, смирно сидятъ у карниза. Прошлый разъ они шумной толпой слетъли ко мнъ, надъясь на подачку. Они привыкли къ тому, что узники развлекаются ихъ кормленіемъ. Надо захватитъ хлъба на слъдующій разъ. Объдъ сегодня совсъмъ плохъ. Супъ пустой—безъ всего. Плаваетъ одинъ тонкій ломтикъ соленаго огурца. Очевидно, это разсольникъ. Трудно повърить, чтобы такъ питался гарнизонъ кръпости. Въроятно, такой общій котель только для заключенныхъ.

Въ сумракъ пытаюсь писать дневникъ.... Слава Богу, скоро пришла Саша и мы поговорили о всякихъ личныхъ дълахъ. Очень хочу получить къ себъ въ камеру семейную группу. Хочу видъть, хотя такимъ образомъ дътей и Фроню, которую уже никогда, никогда больше не увижу. И до сихъ поръ про вту смерть, про это нежданное и неизбывное горе не могу ни думать, ни говорить покойно. Судьба отказала мнъ даже въ послъднемъ утъщении—проститься съ Фроней. Не могу повърить, что все это реально. Такъ и кажется, что вздрогнешь и проснешься отъ тяжелаго, кошмарнаго сна, что всего этого не было, не было.

Хуже всего то, что теперь ничто не мізмаеть думать, и никакія діла не отвлекуть оть своихъличныхъ тяжелыхъ думъ. 23 года жизни точно зачеркнуты сразу, и кругомъ такая пустота и внутри холодъ и пустота. Сознаешь, что вся твоя маленькая исторія теряется въ громадныхъ и трагическихъ событіяхъ страны, но отъ этого сознанія, когда остаешься одинъ, не легче.

Дъти... Да, хорошіе они у меня и пока я могу лишь радодоваться на нихъ. А какъ бы мы съ нею вмъстъ радовались успъхамъ Аленушки, пріъзду Володи, шумному веселью Юрія или Туси, словамъ молчаливой и вдумчивой Риты. Да, какъ бы мы радовались и какъ бы отдыхали вмъстъ отъ политическихъ тревогъ и ужасовъ современныхъ дней...

Гремитъ желъзный ключъ. Караульный принесъ въ оловянной мискъ пустую, соленую похлебку на ужинъ.

Еще одинъ тюремный день прошелъ.

# 2 декабря.

Звуки внѣшняго міра почти не достигають моей камеры. Не слышно боя часовь на колокольнь и даже пушечный выстрьль не всегда отмѣтишь. Такъ глухо звучить онъ среди неопредъленнаго и гулкаго шума, который днемъ почти всегда налицо. Сама камера звучить какъ резонаторъ; всякій звукъ въ ней раздается усиленно и протяжно. Стукъ шаговъ, кащель аязгъ отворяемой двери и скрипъ ключа—ръзко отдаются отъ сводчатаго потолка и гудятъ вверху.

Снаружи не слышно ничего. Толстыя стыны не пропускають никакихъ звуковъ. Они не залетаютъ даже въ окно. Но зато все усиленно слышно, что дълается въ коридоръ. Шаги караульнаго, разговоръ его съ товарищами, звонъ посуды или шумъ отворяемой двери сосъднихъ камеръ, даже отрывистыя фразы караульнаго съ заключенными слышны хорощо. Правда, ввуки не отчетливы, заглушены шумомъ, которымъ вторитъ коридоръ, но все же ихъ слышно и иногда можно разобрать слова. Я совершенно ясно различаю голосъ высокій, металлическій-Кокошкина и низкій, мягкій басъ Долгорукова. Иногда караульному приходить охота пъть, и заунывные, тихіе звуки русской пъсни жалобно слышатся въ коридоръ, сливаясь съ гулкими отзвуками. Вчера два солдата по складамъ читали гавету. Словъ разобрать было нельзя, но самый процессъ чтенія, медленный и спотыкающійся, быль слышень очень хорошо. Сегодня утромъ, когда еще было совсъмъ темно, новый караульный читаль, въроятно, при свътъ керосиновой лампочки, или наизусть какую-то "Божественную" книгу. Выходило въ родъ монотоннаго чтенія по покойнику. Читалъ долго и прилежно.

Бълый день занялся надъ столицей... но у меня въ камеръ еле брезжитъ свътъ. Въ девять часовъ утра, чтобы умыться долженъ былъ зажечь свъчку. Кипятокъ къ чаю дали только въ 10½ часовъ. Говорятъ, не хватаетъ посуды. Какъ много "работы" при диктатуръ пролетаріата. Если вздумаютъ сажать всъхъ членовъ "руководящихъ органовъ партіи к-д."—не хватитъ и мъстъ. Впрочемъ, въ нижнемъ этажъ спъшно ремонтируются всъ камеры, печи, трубы клозетовъ и водопровода.

Отъ стараго режима достались новой "диктатуръ" достаточно обширныя тюрьмы. Но въдь новый "режимъ" можетъ и превзойти своего предшественника. Дорвавшись до власти, онъ дешево ее не захочетъ отдать. Онъ не изжилъ ни своей идеологіи, ни своего, увы, обаянія для темной массы, какъ это случилось съ царскимъ самодержавіемъ. А потому онъ циничнъе и храбръе. Ему все

ни по чемъ. Вчера въ "Днъ" прочелъ характеристику Ленина, написанную Невъдомскимъ. Какое поразительное сходство, т ип и ч н о е, съ Петромъ Верховенскимъ изъ "Бъсовъ". Геніальная картина Достоевскаго, возникшая по поводу процесса Нечаева, только теперь понятна своей проникновенностью и пророческой прозорливостью. Развъ не исполинская нечаевщина охватила Россію и мучитъ ее въ кровавомъ кошмаръ... Только скоро-ли бъсноватые исцълятся и бъсы ринутся въ стадо свиней?

Скоро ли?

Читая газеты, не видишь пока признаковъ грядущаго выздоровленія. А пока что отъ политическаго философствованія караульный предлагаетъ заняться уборкой, внося половую щетку...

Что же начнемъ камерный туалетъ.

Ничего безстыднѣе и безграмотнѣе я не читалъ, какъ указаніе "Извѣстій" и "Правды" на монархическій заговоръ к.-д. Гдѣ-то взяли при обыскѣ проектъ какого-то закона объ организаціи власти. Почему онъ приписанъ к.-д., неизвѣстно. Проектъ закона говоритъ о выборѣ Президента Учредительнымъ Собраніемъ на 1 годъ. Почему это называется "монархическимъ заговоромъ", понять невозможно. Кто пишетъ подобныя глупости? Безграмотные дураки? Или прожженные негодяи для дураковъ? Или свихнувшіеся съ ума? Или продажные провокаторы? Но вѣдь читать будутъ эту чепуху и будутъ вѣрить и ничего не поймутъ—тысячи и тысячи людей. Въ этомъ весь ужасъ современнаго положенія.

Саща и сегодня добилась свиданія и пришла съ какимъ-то знакомымъ врачемъ. Все безпокоится о моемъ здоровъв. А у меня даже насморкъ прошелъ, и моя сушилка уже занята полотенцемъ.

Какъ только я показался на прогулку, голуби шумно слетъли съ карниза, желая получить хлъба. Они клевали его на дорожкъ и почти не вэлетали при моемъ приближеніи. Ихъ, въроятно, кормятъ здъсь всъ заключенные.

Въ одиночествъ всякое живое существо развлекаетъ; въ моей камеръ также оказались жильцы. Двукъ изъ никъ я встръ-

тилъ, впрочемъ, съ негодованіемъ, то были клопы. Одинъ забрался въ теплый уголъ, а другого я нашелъ уже вблизи кровати. Даже здъсь эти паразиты приспособились. Очевидно, въ послъднее время не было недостатка въ ихъ жертвахъ.

А часовъ около восьми вечера къ стеклу иллюминатора, за которымъ горитъ электрическая лампочка, прилетъла, Богъ въсть откуда, маленькая мошка съ сърыми крылышками, покружилась и исчезла въ темнотъ. Какъ попала она сюда? Чъмъ живетъ? Я любовался ея трепетнымъ слабымъ полетомъ, пока она не скрылась въ сумракъ комнаты. Принимаюсь за итальянскую грамматику.

#### 3 декабря.

Еще темно, но уже не спится. Среди полной тишины изъ коридора доносится звучный и мърный храпъ. Очевидно, бъднякъ-караульный не вынесъ тяжести своего революціоннаго долга...

Какъ жестокъ сонъ. Сегодня я видѣлъ во снѣ Фроню, дѣтей, все, какъ было прежде, все, чего уже нѣтъ и что далеко. Сонъ не даетъ забвенія, а пробужденіе разрушаетъ его зыбкій обманъ.

Вдали уже гремять ключи отпираемых камерь. Сейчась войдеть и ко мнь солдать, положить на столь четыре куска сахару, возыметь чайникъ, чтобы налить кипятку и скажеть:

- Здравствуйте.
- Здравствуйте, здравствуйте.

Пора вставать, хотя въ окнъ еще ни единаго проблеска свъта. На прогулкъ изучаю неправильный пятиугольникъ нашего внутренняго дворика. Нашъ бастіонъ двухэтажный и пятью корпусами непрерывно окружаетъ дворъ. Внутри двора насчитываю въ двухъ сторонахъ по пяти оконъ въ верхнемъ и нижнемъ этажъ, въ двухъ по шести оконъ и въ одной по три. Затъмъ въ углахъ между сторонами небольшіе простънки по 1 окну.

Всего въ верхнемъ этажъ 30 оконъ, въ нижнемъ 27. Мъсто

трехъ оконъ занимаютъ одни ворота и двѣ входныхъ двери, ведущія въ коридоры камеръ. Къ дворику внутри бастіона. примыкаютъ коридоры, опоясывая его кольцомъ. Окна камеръ въ сторону противоположную отъ дворика. Судя по моей камерѣ, кругомъ бастіона еще тянутся стѣны какихъ-то зданій. Если предположить, что въ простѣнкѣ съ тремя окнами помѣщается контора и комнаты для свиданій, то судя по количеству оконъ въ коридорахъ, выходящихъ на дворикъ, въ бастіонѣ должно быть свыше 80 камеръ. Пока, кажется, всѣ (?) камеры нижняго этажа пусты, но повидимому, администрація ждетъ новыхъ жильцовъ: ремонтъ трубъ продолжается несмотря на воскресный день. Вчера за этимъ ремонтомъ наблюдалъ одинъ изъ ваключенныхъ: я съ радостью узналъ въ немъ Пальчинскаго.

— Воть, чъмъ приходится заниматься, —сказалъ онъ, иронически улыбаясь, и затъмъ опять сталъ давать какія-то указанія работавшему мастеру. Я шелъ на свиданіе и не остановился даже, тъмъ болье, что мой провожатый, матросъ 2-го балтійскаго флотскаго экипажа, очень недоброжелательно отнесся къ "разговору". На обратной дорогъ встръча была совсьмъ не изъ пріятныхъ. Изъ бани въ халатъ и туфляхъ, въ сопровожденіи двухъ конвойныхъ шелъ И. Г. Щегловитовъ. Онъ мало измънился за 9 мъсящевъ. Впрочемъ я быстро прошелъ мимо него и не успълъ разсмотръть, какъ слъдуетъ.

Троцкій и Ленинъ, отвѣчая на вопросы о нашемъ аресть, угрожали въ будущемъ... гильотиной... Такъ передано въ газетахъ. Что же? Еще разъ въ исторіи человѣчества лицемѣрная поддержка свободы и благосостоянія отечества будетъ основана на казняхъ. Логически до этого должны доходить всѣ насильники, презирающіе все, кромѣ своей воли, или преслѣдующіе свои безумные планы, вопреки желанію большинства населенія. Сейчасъ насилія вооруженныхъ людей замѣняютъ имъ національное мнѣніе, и это уже начало ихъ гибели, какъ всякой тираніи. Lasciate ogni speranza,—могу я теперь сказать по-итальянски,—вотъ что должно быть написано въ заголовкѣ

вськъ насильственных дъйствій, въ судьбъ вськъ узурпаторовъ. Все же насиліе никогда правомъ признано не будеть...

Самое хорошее время въ тюрьмѣ наступаетъ послѣ 7 час. вечера. Караульный внесъ пустую похлебку на ужинъ, чайникъ съ кипяткомъ и заперъ дверь до утра. Больше уже никто не потревожитъ. Не придетъ дневальный съ щеткой, не явится съ ненужнымъ визитомъ тюремный врачъ съ обычнымъ вопросомъ о медицинской помощи, не принесутъ посылки или газетъ, напоминающихъ о внѣшнемъ мірѣ. Въ коридорѣ воцаряется абсолютная тишина, только слышны глухіе шаги въ какой-то камерѣ, но вскорѣ и они замолкаютъ. Совсѣмъ тихо... Усѣвшись на кроватъ съ ногами (на полу стынутъ ноги) читаешь или думаешь одинъ въ тишинѣ, и мысли текутъ спокойно и глубоко. Тихо и на душѣ...

#### 4 декабря.

День безъ газетъ. Но объ этомъ даже не жалѣешь. Вѣсти внѣшняго міра только раздражають, хотя и не можешь отъ нихъ оторваться, когда приходитъ солдатъ съ новыми газетами. Оторванный отъ событій, лишенный какой-либо активной возможности проявить во внѣ свою волю, свою мысль, даже не аритель, а запертый въ четырехъ стѣнахъ "читатель" совершающихся событій—роль, мало подходящая для людей съ моимъ темпераментомъ и еще достаточно пригодныхъ къ работѣ.

Въроятно, самое тяжелое сидъть въ тюрьмъ въ молодые годы, когда все направлено къ дъятельной жизни, а насиліемъ принужденъ къ пассивно-созерцательному времяпрепровожденію.

"Съ воли" прислали массу вещей и съвстныхъ припасовъ. Къ чему все это? Я и на свободъ не очень цънилъ всякія удобства и снъди, а здъсь они кажутся совсъмъ лишними. Скажу, чтобы ничего мнъ не присылали. Скраситъ тюремную жизнь ничто не сможетъ, а набивать ее мелочами не стоитъ. Суровая—она проще и легче воспринимается.

Вотъ и мой караульный сегодня сталъ заговаривать о несправедливости нашего ареста и явно выказывалъ свое сочув-

ствіе. Онъ смѣнился вчера съ ночи и сразу сталь заботливо спрашивать—не холодно ли въ камерѣ? Дальше разсказаль, что большевикамь не всѣ сочувствуютъ, показалъ, въ видѣ примѣра, письмо отъ брата. Тотъ пишетъ, что надо перетерпѣть это время, "всѣ прожуклисъ" и всѣ ругаютъ соціалистовъ...

 Вотъ такъ и дождутся, что опять царя захотять, философски замѣтилъ мой новый покровитель.

Оказывается, что съ самаго начала революціи наши теперешніе охранители замѣнили старыхъ жандармовъ въ крѣпости и съ тѣхъ поръ служатъ здѣсь.—Мы и при васъ здѣсь служили и при всѣхъ прежнихъ правительствахъ, а большевики намъ не довѣряютъ, все хотятъ выгнатъ и замѣнить матросами, все требуютъ строгости къ заключеннымъ, а жалованье не платятъ вотъ уже второй мѣсяцъ.—И неожиданно добавилъ: "Пропадутъ они со своимъ соціализмомъ".

Да, конечно, пропадуть... Но сколько пропадеть помимо нихъ ни въ чемъ не повинныхъ, темныхъ, несчастныхъ людей, которымъ сулили рай на землъ, миръ на фронтъ, а повели гражданскую войну и къ новымъ убійствамъ... У Лихтенберже я прочель следующее, вполне точное определение итоговъ Великой Французской революціи, въ смысль достиженія коммунистическаго идеала: "Основной результать, къ которому привели соціальныя преобразованія революціонной эпохи, діаметрально противоположенъ соціалистическимъ тенденціямъ". — Главныя соціальныя реформы проведены были Конвентомъ, и подкръплены терроромъ. Онъ начался на четвертомъ году революціи. У насъ онъ возникъ на 9 місяці, и конецъ будетъ сходный. Наши соціалисты крестьянскую тягу къ землъ приняли, какъ стремленіе къ соціализму, или, пользуясь этой стихійной жаждой земельнаго захвата, хотять повернуть его къ соціализму. И то, и другое-величайшая ошибка. Первобытныя отношенія и первобытный коммунизмъ есть зародышъ общественности, но изъ первобытныхъ гражданъ не создать соціалистическаго государства, какъ изъ дикарей не сділаешь парламентаріевъ. Крестьянство разочаруеть всь ожиданія

соціалистовъ, какъ только кончится захватъ и самый хищническій раздѣлъ частновладѣльческой земли. Никакая соціализація не сможетъ быть осуществлена. Дѣло кончится и у насъ полной противоположностью тому, къ чему стремятся соціалисты. И чѣмъ больше будетъ насилія, тѣмъ быстрѣе наступитъ противоположный эффектъ...

Неожиданно мои замѣтки были прерваны приходомъ жены Горькаго — Андреевой. Пользуясь, видимо, высокой протекціей, она посѣтила всѣхъ насъ по камерамъ. "Всѣ волнуются о васъ и вашемъ здоровъѣ. Что имъ сказать отъ васъ? Не нужно ли чего? Какъ ваши нервы?"—Благодарю, я совершенно спокоенъ. Столько свалилось на меня за послѣднее время личныхъ невзгодъ, что я какъ-то пересталъ ихъ чувствовать. Здѣсь тихо и покойно. Передайте всѣмъ мою просъбу не безпокоиться обо мнѣ!

Она ушла къ Долгорукову, и я сквозь дверь слышаль ихъ голоса—мягкій басъ князя и красивый тембръ ея контральто...

Больше не хочется ни писать, ни разсуждать.

Гдъ-то итальянская грамматика? Она отвлечеть отъ всякихъ безпокойныхъ мыслей.

#### 5 декабря.

Уже недъля прошла, какъ насъ лишили свободы. Я не думаль, что время даже въ заточеніи идетъ такъ быстро, такъ незамѣтно. Правда, что я сплошь заполняю его какою-либо работой. Остаться долго одному, безъ дѣла, вѣроятно, было бы ужасно. Тюремный режимъ соціалистовъ-жандармовъ много мягче самодержавныхъ жандармовъ. Пока у насъ не было случая глумленія надъ личностью. Всѣ вѣжливы, а тамъ издѣвательство, говорять, было правиломъ. Кромѣ того въ чтеніи, въ письмѣ, свиданіяхъ и посылкахъ очень мало ограниченій. Я лишился лишь своего перочиннаго ножа. Это, конечно, причиняєть нѣкоторыя неудобства, но сущіе пустяки по сравненію съ прежнимъ режимомъ. Не только солдаты, но и матросы, и офицера караула очень корректны, хотя матросы имѣютъ всего

болье озлобленный и суровый видь. Почему? Солдаты же, какъ общее правило, добродушны. Все-же тюрьма — тюрьма, и насильники всегда оправдывають свои насилія приблизительно одинаковымь образомь, часто до курьеза одними и тыми же словами. На первомъ мысть, конечно, государственное благо, salus reipublicae.

Вотъ и теперь наша партія объявлена врагомъ народа, врагомъ россійской республики. Вчера я прочелъ въ газетѣ, какъ какой-то с.-р. (лѣвый) оправдывалъ на собраніи нашъ арестъ тѣмъ, что при тушеніи пожара не жалѣютъ стеколъ. Ему напомнили, что ту же самую фразу сказалъ въ Г. Думѣ Столыпинъ. Воспоминанія надо продолжить много дальше. Луи Бланъ, описывая бунтъ 6 октября 1789 г. и походъ парижскихъ женщинъ за хлѣбомъ и королемъ въ Версаль, походъ, чуть было не кончившійся, благодаря какому-то темному заговору, убійствомъ королевы бандой подосланныхъ людей, приводитъ, между прочимъ, фразу графа Прованскаго (брата Людовика XVI) и повидимому тайнаго главы придворныхъ заговоровъ. Когда ему сказали объ опасности, угрожавшей королевской семъѣ, онъ спокойно замѣтилъ: "Что дѣлать. У насъ революція, а вѣдъ на пожарѣ безъ битыхъ оконъ не обойтись".

На свиданіе неожиданно пришла Кауфманъ О. А. и Въра Давидовна. Объ натащили всякой всячины. Притащили почемуто Romain Rolland. Я читалъ еще съ Фроней Jean Christoffe и мнъ онъ очень нравился. Теперь не знаю. Онъ такъ много пробудитъ недавнихъ воспоминаній. Почему именно эту книжку случайно они захватили. Вчера въ Revue de deux mondes я прочелъ маленькую вещицу Jerard d'Houville. "La nuit porte conseil". Какъ не похожа эта пастораль, очень легкая и красивая, на недавній реализмъ натуральной школы. Какъ она вообще мало современна и какъ хороша, въроятно, на сценъ, напримъръ, Художественнаго театра. Саша пришла съ Юріемъ. Бъдный парень, въроятно, всплакнулъ отъ первыхъ впечатлѣній тюрьмы. Да и жить вдругъ одному въ пустой квартиръ, послътого, какъ всегда вся семья была въ сборъ, тяжело въ 18 лътъ.

Какое грустное детство и юность для моихъ девочекъ и мальчиковъ. Суровая политическая буря и личныя тяжелыя потери лишь бы не изломали ихъ юную жизнь. Это такое горе, которое для меня будетъ самымъ ужаснымъ. На мою долю выпало много счастія, много успеха; жизнь прошла полно и интересно. Если теперь она наноситъ ударъ за ударомъ, то были и лучшіе дни. Да, наконецъ, мнъ и перенести теперь это легче. А имъ?

Въра Давидовна говорить, что насъ могуть выслать заграницу. Но какъ я ихъ оставлю? А какъ ихъ я смогу взять, когда нътъ ни гроша, чтобы ихъ тамъ устроить. Лучше здъсь отсидъть, чъмъ высылка.

# 6 декабря.

У меня на столъ плошечка съ вишнево-коасными цвътами цикламена. Темные, круглые листья окружають красивыя поникшія головки цвътовъ. Ихъ принесла вчера О. А. Кауфманъ. Въ сумракъ тюремной камеры они выдъляются страннымъ пятномъ. Эти цвъты въ неволъ такъ не подходять къ суровой простоть и пустоть комнаты. Они говорять о другой жизни. Цвъты въ тюрьмъ. Что можетъ быть болъе неожиданнаго, несочетаемаго въ соединеніи этихъ понятій. Цвьты такъ красятъ внышнюю жизнь, тюрьма сводить ее почти на ныть, почти къ предълу физіологическаго житія. Цвъты-продуктъ солнца, тепла, свъта и свободы. Въ тюрьмъ сумрачно, холодно, пусто. Украсить тюрьму это противоестественно, украсить могилу - это понятно. И миъ хотълось бы эти вишнево-красные цвъты поставить на далекую могилу. Она такъ бъдна теперь. Въ посавдній разв, когда я быль тамв, она была занесена пушистымв бълымъ снъгомъ. Мнъ было грустно, какъ никогда. Все скрыто подъ нимъ, все, что никогда не воскреснетъ къ жизни, все, что прошло и сразу оборвалось. Зачемъ? Почему?

# 7 декабря.

Все однообразно; день проходить какъ предыдущій, и завтра будеть то же, что вчера. Только газеты будоражать и вызы-

вають чувство мучительнаго безсилія. Нъть имени негодяямь и ажецамъ, пишущимъ въ "Правдъ". Даже свою неспособность справиться съ пьяными погромами и неистребимую слабость толпы, разнузданной и развращенной безнаказанностью и безсудностью, они сваливають на контръ-революцію, корниловцевъ и калединцевъ. Подлые и жалкіе лгунишки, безъ чести и смълости говорить "правду". Самая отвратительная смёсь партійнаго ханжества и безнравственности. Но самое ужасное, это не ложь отбросовъ соціалистической партіи, а тотъ національный позоръ, унижение и рабство, которые эти люди готовять для страны въ переговорахъ съ нъмцами. Неужели и это еще придется вынести? Вчера говорили даже, что дивизія нѣмецкихъ войскъ войдеть въ Петроградъ. Не хочется върить въ этотъ кошмаръ измъны и безумія. Надо кричать на всю страну..., но кругомъ только четыре толстыхъ стъны, щаги часового въ коридорь и тишина тюрьмы.

Опять принесли всякую массу свертковъ съ продуктами. И я снова пишу убъдительныя письма, чтобы ничего не присыдали мнь. Нужно такъ мало, и эти заботы друзей только удручають. Вечеромъ я мирно читаль, какъ вдругъ неожиданный инцидентъ: часовъ около 8 вечера зовутъ меня въ канцелярію и просять остаться въ комнать съ солдатомъ. А въ это время, какъ оказывается, обыскивають камеру и приносять связку бумагъ, которыя лежали на полу. Я еще вчера съ удивленіемъ нашелъ ее среди вещей и еле просмотрълъ: тамъ оказались секретарскія бумаги за сентябрь-августь. Я ихъ хорошенько даже не разсматривалъ и положилъ на полъ, удивляясь, кто и зачьмъ мнь ихъ прислалъ. Не знаю даже, что въ этой папкъ. Ужасно странно, что сегодня приходятъ съ обыскомъ и беруть какъ разъ эту папку. Что въ ней кромъ секретарскихъ дълъ? Понятія не имъю. Зачъмъ она попала ко мнъ-совершенно не знаю. Удивительно странная исторія, которая, однако, раздражаетъ меня своей безсмыслицей и неясностью.

#### 8 декабря.

Саша на свиданіи принесла нашу фотографическую семейную группу и письма отъ дъвочекъ. Я едва удержался отъ слезъ, глядя на группу. Еще въ апрълъ мы были вмъстъ, всъ лица веселыя, Фроня очень похожа и жива. А что осталось теперь! У меня сжимало горло, и я съ трудомъ говорилъ. А тутъ еще письма дъвочекъ. Полныя энергіи и возмущенія строчки Туси; она рвется въ Петроградъ. И трогательныя, не по-дътски серьезныя слова Аленушки. "Лучше ужъ умереть съ голоду, но въ Петроградъ, а тутъ все равно мы умираемъ по кусочку, понемногу". Бъдныя крошки! Но какъ ихъ привезти сюда. Съ къмъ ихъ оставить здъсь. Я долго не могъ успокоиться и шагалъ изъ угла въ уголъ своей десятиаршинной клътки. Что сдълать? Что имъ написать?

Поздно вечеромъ получиль записку отъ Саши, что глупая исторія съ бумагами, которыя какъ-то попали ко мив въ камеру, въ Смольномъ разъяснена. Хорошо все, что хорошо кончается. Но я до сихъ поръ не понимаю, зачвмъ они ко мив попали, кто эту глупость сдвлалъ и почему про нее узнали и устроивъ обыскъ, ихъ нашли. Вся эта дикая исторія совершенно не укладывается въ моей головв. Нужно было къ нелвпости случайнаго ареста прибавить нелвпость чьей-то выходки или ошибки съ этими бумагами. Даже въ тюрьмъ спокойно не просидишь.

#### 9 декабря.

Какъ-то въ одномъ изъ разговоровъ въ Москвѣ въ Ц. К. опредъляли составъ "большевистскаго" движенія, и нѣкоторые находили его состоящимъ изъ пяти злементовъ:

- а) Это темная, политически несознательная, но оэлобленная соціальнымъ неравенствомъ и хозяйственнымъ распадомъ страны, подъ вліяніемъ войны, рабочая масса;
  - 6) не желающія воевать, распущенныя и развращенныя массы необученныхъ, молодыхъ и бездельныхъ солдать, оторван-

ныхъ отъ здороваго с.-х. труда, въ томъ возрасть, когда энергія все же ищеть выхода и теоріи самыя крайнія всего легче увлекають. Массы, столь-же или менье сознательныя, чьмъ рабочіе и еще болье склонныя къ насилію и грабежу;

- II. в) уголовные элементы тюремъ;
- III. г) охранники и приспъшники стараго режима, примазавшіеся къ большевизму;
- IV. германскіе шпіоны и германофилы;
- V. Идеологи диктатуры пролетаріата, фанатики соціальной революціи, безумцы и адепты внутренней классовой войны.

Масса рано или поздно образумится. Солдаты возвратятся домой, рабочіе изстрадаются отъ голода и безработицы большевистской разрухи и изувѣрятся въ своихъ безумныхъ вождей, уголовные постепенно снова попадуть въ тюрьмы, охранники и монархисты, быть можетъ съ помощью большевиковъ загребуть жаръ ихъ руками и чего добраго добьются реставраціи; германцы, разложивъ Россію и надругавшись надъ нею, уйдуть пасh Vaterland или будутъ эксплоатировать новую "колонію", и только идеологи и безумцы никогда не поймутъ, что они сдѣлали и чьимъ орудіемъ они были. Они—самые интересные и самые ужасные изъ всей этой пятерной смѣси большевистской бурды. Они дрожжи и, какъ дрожжи, первые должны гибнуть отъ эффекта броженія, ими вызваннаго. Какъ могутъ вѣрить въ свое "дѣло". Могутъ, вѣроятно, по той же схемѣ, по которой скептикъ никогда не повѣритъ: Credo, quia absurdum.

Но одного я не понимаю, то, чего не могъ понять никогда. Какъ эта въра въ величайшіе принципы морали или общественнаго устройства можетъ совмъщаться съ низостью насилія надъ инакомыслящими, съ клеветой и грязью. Тутъ или величайшая ложь своему собственному богу, или безграничная глупость, или то состояніе наконецъ, которое англійскіе психіатры опредъляютъ понятіемъ moral insanity—нравственное помъщательство, неспособность различить добро и зло, слъпота и глухота къ низкому, подлому, преступному. Фигуры Ленина и Луначарскаго мнв представляются принадлежащими къ этой последней категоріи.

#### 10 декабря.

Еще одно письмо, разъясняющее появленіе въ моей камерь бумагь..... Только одно все-же остается мнв непонятнымъ. Я понимаю теперь, какъ и отъ кого попали ко мнв бумаги, но какимъ образомъ объ этомъ узнали и сдвлали у меня обыскъ,— этого я не понимаю. Во всякомъ случав вся безсмыслица этой случайной исторіи попрежнему портитъ мнв настроєніе. Случайности жизни, важныя и трагическія, пустяковыя и забавныя всегда вносятъ много красокъ, много разнообразія въ процессъ жизни. Но глупыя случайности ничего кромв досады не вызывають, ибо нвтъ ничего хуже безсмыслицы.

Газеты полны описанія новой начинающейся гражданской войны—Съвера съ Югомъ. Развязка большевистскаго террора близится. Но сколько горя еще предстоить странь! Въдь террористы и фанатики уступали всегда только силь, а сила всегда жестока и часто несправедлива.

#### 11 декабря.

Какъ непохожи люди другъ на друга. Въ нашей казарменнотюремной жизни меня очень занимаетъ различіе въ словахъ, тонѣ, манерѣ обращенія нашихъ дежурныхъ часовыхъ. Одинъ молча и угрюмо проводитъ свое дежурство, молча и тихо отпираетъ камеру, смущенно и мягко говоритъ "здравствуйте" утромъ или "пожалуйте на свиданіе" — днемъ. Во время прогулки незамѣтно подметаетъ камеру или потомъ принесетъ отъ Долгорукова газеты. Другой—стучитъ и шумитъ въ коридорѣ, поетъ, читаетъ вслухъ по екладамъ, стучитъ ключомъ, прежде чѣмъ отопретъ дверъ, не здоровается, шумно ставитъ на столъ чайникъ или оловянную миску съ деревянной ложкой. Особенно куръезна различная манера приносить утромъ сахаръ къ чаю. Одинъ принесъ мнѣ эти 4 куска прямо на своей ладони, другой на своей барашковой шапкъ, третій завернутыми въ

бумажку, четвертый, наконець, подаль мнв цвлый свертокь, сказавъ: "возьмите сами". Однажды караульный совсвиъ не принесъ сахару, разсчитавъ, ввроятно, что у меня и безъ казеннаго пайка много всякой всячины.

Нѣкоторые, очевидно, стѣсняются своей роли тюремщиковъ, бываютъ грустны и смущены, предлагая, что полагается по правиламъ, убрать комнату и подавая щетку; другіе, наобороть, развязны и даже какъ бы нѣсколько удовлетворены заключеніемъ "буржуевъ". Одинъ съ улыбкой мнѣ показалъ крупными буквами напечатанное въ заголовкѣ "Правды" раскрытіе "заговора" кадетъ по поводу разгрома винныхъ погребовъ.—Какая глупая ложь!—сказалъ я. Но онъ отошелъ, поглядѣвъ на меня недовѣрчиво и лукаво.

Одинъ, который оставался со мной въ конторъ, въ то время какъ въ моей камеръ производился обыскъ, спрашивалъ меня: "Чъмъ же все это можетъ кончиться?", и я ему сталъ разсказывать о томъ неизбъжномъ провалъ завоеваній революціи, который будетъ вслъдъ за большевизмомъ.

Послѣ дурацкой исторіи съ бумагами, попавшими ко мнѣ, всѣ стали болѣе подозрительными. На прогулкѣ большею частью только одинъ стоялъ со скучающимъ видомъ у дверей и нетерпѣливо, переминаясь съ ноги на ногу, ждалъ, когда окончится срокъ.

"Еще девять прогулокъв" слышалъ я, какъ однажды одинъ изъ караульныхъ сказалъ сопровождающему. То, что для насъ единственные четверть часа возможности подышать свъжимъ воздухомъ, для нихъ лишь добавочное время къ томительнымъ прогулкамъ бездъльныхъ заключенныхъ. Иногда на дворъ холодно, и они успъваютъ озябнуть въ теченіе ряда прогулокъ. Въ иныхъ случаяхъ скучное ожиданіе у двери, пока я дълаю свои 4—6 круговъ во дворикъ тюрьмы, замъняется настоящимъ параднымъ надзоромъ за тяжкимъ и опаснымъ преступникомъ. Часовой съ ружьемъ стоитъ у двери, а его спутникъ съ шашкой ходитъ внутри дворика вокругъ маленькаго дома; все время, какъ я хожу по внъшнему кругу, онъ наравнъ со мной ходитъ,

болье медленно, по внутреннему кругу, не теряя ни минуты меня изъ виду. Даже смъшно, хотя, въроятно, онъ строго исполняетъ правила. Что можетъ сдълать безоружный человъкъ, запертый кругомъ двухэтажными стънами бастіона? Но по "формъ" полагается, и нъкоторые строго исполняютъ форму. Въ наше время полнаго разрушенія дисциплины странно видъть довольно хорошую дисциплину у тюремной стражи. Но она несомнънно есть, и ей подчиняются и тъ, кто сочувствуетъ новымъ арестамъ, и тъ, кто ихъ не понимаетъ, и тъ, которые имъ не сочувствуютъ.

Сегодня во время обычнаго визита тюремнаго врача онъ, противъ обыкновенія, пустился жаловаться на свое тяжелое положеніе, на то, какая это непріятная обязанность, на то, что нѣкоторые не понимають его безсилія имъ помочь, что, напр., Третьяковъ все требуеть, чтобы онъ отправился въ Смольный и тамъ добился разрѣшенія на консиліумъ. "Да я вовсе ничего не могу въ Смольномъ сдѣлать. Я даже и не тюремный врачъ, я врачъ крѣпостного гарнизона. Я вовсе не раздѣляю этихъ убѣжденій и не желаю имѣть дѣла со Смольнымъ! добавилъ онъ неожиданно.

Мнѣ оставалось отвѣтить лишь, что дѣйствительно его положеніе тяжелое, но я не собираюсь причинять ему никакого безпокойства своей персоной.

Сегодня прогулка была очень поздно, въ  $4^{1}/_{2}$  часа, когда уже смерклось, и я напрасно бралъ свой хлѣбъ: голуби улетѣли уже на ночлегъ и надъ дворикомъ носились лишь галки, кружась и крича своимъ негармоническимъ крикомъ.

### 12 декабря.

Вчера поздно вечеромъ принесъ караульный вечернюю газету. Первый процессъ въ революціонномъ трибуналѣ — процессъ Паниной. Слишкомъ много протестовъ вызвалъ ея арестъ, и они поспѣшили отъ нея отдѣлаться. Большей глупости, помоему, они сдѣлать не могли. У Паниной нѣтъ политическихъ враговъ, а друзей во всѣхъ партіяхъ очень много. Да иначе и

быть не можеть. Всъ, кто ее знають, не могуть ее не любить и не уважать. Я припоминаю свою первую встръчу съ ней въ глуши Вооонежской губеоніи 14 льть тому назадь, когда въ валуйскомъ санитарномъ совъть меня, какъ губернскаго санитарнаго врача, пригласили просмотръть планъ больницы, которую Панина хотъла построить въ с. Вейделевкъ. Она сама была тамъ и я прищелъ тогда въ восторгъ отъ ея скромности. простоты, деловитости и какой-то отрешенности отъ личной жизни, что въ то время меня увлекало и было дорого. Я помню, я долго надовдаль всемь, расхваливая Панину. Съ техъ поръ прошли долгіє годы, но мое отношеніе къ ней не измінилось. Я всегда любовался ею: и въ собраніи попечительствъ о бѣдныхъ, и въ Городской Думъ, и въ засъданіяхъ нашего Ц. Комитета, куда она вошла вскоръ послъ начала революціи, и въ немногихъ засъданіяхъ временнаго правительства, гдв она изовдка замвицала, какъ его товарищъ, Д. И. Шаховского. Также и на этомъ своеобразномъ "судъ", если только можно назвать судомъ то, что создано подъ названіемъ революціоннаго дрибунала, она, какъ всегда, держала себя молодцомъ.

Если такъ будетъ продолжать дъйствовать революціонный трибуналь при явномъ и всеобщемъ негодованіи, онъ ничего не прибавитъ "славъ" большевиковъ, но очень будетъ способствовать отрезвленію многихъ. Что бы ни говорили о революціонномъ настроеніи массъ, чувство правды всегда живетъ даже въ темной толпъ: она можетъ въ безумномъ порывъ животной злобы дойти до звърскаго самосуда, но терпъть долго и хладнокровно "Стучкинъ" судъ она не сможетъ. Въ концъконцовъ чувство правды возьметъ верхъ, и судъ надъ большевистскимъ "судомъ" свершится.

Какъ разъ сегодня Саша мнѣ говорила о предстоящемъ надо мной судѣ, о необходимости найти защитника..... Мнѣ, по правдѣ сказать, все равно. Я даже думаю, что не нужно никакой защиты. Пусть судятъ, какъ хотятъ. Все равно вѣдь это не судъ, а извращеніс насилія. При чемъ же тутъ прикрасы защиты.

#### 13 декабря.

Чемъ сумовчиве день, темъ меньше света въ моемъ бедномь окнъ. Но даже и тогда, когда солнце свътить такъ ярко, въ мои стекла не попадають даже косвенно его лучи. Только ствна передъ окошкомъ двлается болве ясно очерченной, да кусокъ зимняго петроградскаго бледно-синяго неба говорятъ мне о солнечномъ див. Прогулка сегодня запоздала. Я не котвлъ илти гулять въ 9 час. утра, когда еще совсъмъ темно, и я даже не успълъ выпить чаю. Грозили оставить безъ прогулки за отказъ идти въ срокъ, когда пришла очередь. Что дълать. Я все же не хочу гуаять среди утреннихъ сумерекъ. Единственное удовольствie—это любоваться яснымъ небомъ, деревьями, увъшанными бълыми клочьями снъга, его яснымъ блескомъ въ нашемъ дворикъ. Сегодня, когда я вышелъ на прогулку, солнце уже заходило. Только проносившіяся облачка на світломи небі были окрашены красивыми розоватыми, голубоватыми отблесками бльдной вечерней зари. Хорошо какъ на воздухъ.-"Пожалуйте!" говорить караульный.

15 минутъ прошли, надо возвращаться въ свою комнату.

Вечеромъ неожиданно зашли ко мнѣ члены "Краснаго Креста—Н. Д. Соколовъ, снявшій наконецъ свою черную шапочку съ головы, и еще другой—первый посѣтившій меня эдѣсь—неизвѣстный мнѣ гражданинъ. Мнѣ предлагали хлопотать, принимая во вниманіе мои разныя бользни, перевести въ больницу. Я отказался покидать эдѣсь моихъ товарищей и говорилъ лишь о необходимости позаботиться о Ф. Ф. Кокошкинѣ, у котораго плохи легкія. Въ самомъ дѣлѣ, къ чему мѣнять мѣсто заключенія, къ которому уже привыкъ, на какое-либо другое. Лѣчиться? Но мои хроническіе недуги не излѣчиваются.

Единственно чѣмъ мнѣ работники "Креста" могли бы помочь, это достать мнѣ мандатъ объ избраніи меня въ Учредительное Собраніе. Въ Харьковѣ я прошелъ навѣрно; судя по газетамъ прошелъ я и въ Воронежѣ. Это послѣднее, если такія свѣдѣнія вѣрны, меня радуетъ. Все же быть хотя бы и въ тюрьмѣ, но членомъ Учредительнаго Собранія отъ родной губерніи очень пріятно. Боюсь только, что исторія съ Учредительнымъ Собраніемъ будетъ кратковременнымъ и печальнымъ эпизодомъ въ исторіи второй русской революціи. Въ Смольномъ мечтаютъ уже о "Конвенть" или о перевыборахъ,—словомъ, о какой-то новой формъ для поддержанія своей диктатуры. Какую ужасную опасность они готовятъ сами для себя. Демократія, которая такъ относится къ всеобщему избирательному праву, наноситъ всей своей доктринъ непоправимый ударъ. "Если ужъ диктатура, то диктатура государственниковъ и не соціалистовъ", скажутъ многіе, и этотъ соблазнъ скоро будеть увлекать.

#### 14 декабря.

Годовщина возстанія декабристовъ. Они тоже, почти сто лѣтъ тому назадъ были здѣсь въ этихъ казематахъ Петропавловки, и нашъ бастіонъ носитъ имя одного изъ нихъ. Они умирали съ вѣрой въ свое дѣло. Наше поколѣніе живетъ, теряя вѣру въ то, что оно сдѣлало. Какой урокъ для нашихъ преемниковъ, если мы сами не сумѣемъ имъ воспользоваться. Когда меня спрашиваютъ—"Стоило ли дѣлатъ революцію, если она привела къ такимъ результатамъ?"—я отвѣчаю двумя соображеніями:

1. Наивно и близоруко думать, что революцію можно д влать или не двлать: она происходить и начинается внв зависимости отъ воли отдвльныхъ людей. Сколько разъ ее пробовали "двлать" и погибали отъ равнодушія окружающихъ и преслѣдованія враговъ. Она приходить, какъ урагань и уходить чаще всего тогда, когда никто не подозрѣваеть ея близости, или всв вѣрять въ ея прочность. Задержать революцію—такая же мечта, какъ и продолжить или углубить ее. Кто задержить бурю и кто ее остановить? Многіе предчувствовали ея возможность, многіе предвидѣли и предчувствовали ея появленіе у насъ, особенно начиная съ осени 1916 года; никто не воленъ былъ ни ее предупредить, ни даже измѣнить ея формы. Всѣ, кто себя упрекаетъ, или собою гордится за время революціи, могуть это дѣлать лишь по отношенію себя самихъ.

Измѣненіе ихъ поведенія ничего не смогло бы измѣнить въ ходѣ развитія революціи. Это не фатумъ и не детерминизмъ. Это логическое развитіе событій въ громадномъ масштабѣ подъ вліяніемъ громадной величины движущихъ силъ. Сожалѣніе, раскаяніе, упреки и обвиненія интересны и, быть можетъ, умѣстны въ индивидуальной жизни, въ личныхъ характеристикахъ или личныхъ переживаніяхъ. Для революціи они ничто, они такъ же безцѣльны, какъ гаданія на тему: "что было бы, если бы то-то и то-то не случилось, или если бы такой-то не слѣлаль того-то"...

2. Если бы мив предложили, если бы это было возможно, начать все сначала или остановить, я бы ни одной минуты не сомнъвался бы, чтобы начать все сначала, несмотря на всъ ужасы, пережитые страной. И вотъ почему. Революція была неизбъжна, ибо старое изжило себя. Равновъсіе было нарушено давно, и въ основъ русской государственности, которую недаромъ мы называли колоссомъ на глиняныхъ ногахъ, лежали темныя народныя массы, лишенныя государственной связи, пониманія общественности и идеаловъ интеллигенціи, лишенныя часто даже простого патріотизма. Поразительное несоотвітствіе межау верхушкой общества и его основаніемъ, межау вождями государства въ прошлыхъ его формахъ, а также и вождями будушаго и массой населенія-меня поразило еще въ юности, съ первыхъ дътъ университетской жизни. Оно представляло собой не только опасность для существующаго порядка, это была бы не бъда, оно представляло громадную опасность для государства. Тогда эти мысли привели меня къ ваключенію о необходимости сближенія верха съ низомъ, установленія связи прочной и реальной. Тогда мнъ казалось все безполезнымъ: наука, искусство, политика, если они не преслъдовали только эту цъль. Вотъ почему тогда я бросилъ свои первоначальные планы отдаться наукв, которая меня притягивала и пережилъ свой первый кризисъ, бросивъ занятія ботаникой и поступивъ на медицинскій факультеть, чтобы уйти въ народъ врачомъ. Отвергнувъ второе искушеніе остаться при клиникъ у Остроумова, я пошелъ даже не земскимъ врачомъ, я думалъ, что это отдаляетъ отъ народа по положенію, а просто вольнымъ врачомъ.

Долгіе годы потомъ показали мнъ, какъ трудно что-либо сдълать на той дорогъ, на которую я пошель, и какъ старый режимъ заграждалъ тысячами препятствій эту дорогу, по которой и безъ его упрямаго и безумнаго сопротивленія можно было двигаться лишь очень медленно и съ огромнымъ трудомъ. Тъ же мысли, тъ же соображенія всегда руководили мною и въ политической работь. Воть почему я всегда стояль за эволюцію, хотя она идеть такими тихими шагами, а не за революцію. которая можетъ, хотя и быстро, но привести къ неожиданной и невъроятной катастрофъ, ибо между ея интеллигентными вожаками и массами непроходимая пропасть. Теперь, когда революція произошла, безцівльно говорить о томъ, хорошо это или плохо. Съ весны 1915 года она стала роковой необходимостью и это я увидълъ осенью 1916 года и въ этомъ направленіи я тогда впервые пошелъ. Правда, многіе, и я въ томъ числъ, мечтали лишь о перевороть, а не о революціи такого объема, но это лишь было проявление нашего желанія, а не реальной возможности. Теперь, когда революція произошла въ такихъ размѣрахъ и въ такомъ направленіи, какого тогда никто не могъ предвидъть, все же я говорю-лучше, что она уже произошла! Лучше, когда лавина, нависшая надъ государствомъ, уже скатилась и перестаетъ ему угрожать. Лучше, что до дна раскрылась пропасть между народомъ и интеллигенціей и стала, наконецъ, заполняться обломками прошлаго режима. Лучше, когда курокъ ружья уже спущенъ и выстрълъ произошелъ, чъмъ ожидать его съ секунды на секунду. Лучше потому, что только теперь можеть начаться реальная созидательная работа, замьна глиняныхъ ногъ русскаго колосса достойнымъ его и надежнымъ фундаментомъ. Вотъ почему я не сожалью о происшедшемъ, готовъ его повторить и не опасаюсь будущаго. Я не боюсь несчастныхъ и безумныхъ опытовъ соціалистовъ. Они приняли первобытный коммунизмъ примитивныхъ формъ народной жизни

за соціалистическіе идеалы народа. Въ бездорожной, безграмотной странь съ полунатуральнымъ хозяйствомъ и зависимостью отъ иностранной промышленности и иностраннаго капитала они надъются создать царство соціализма. Фантазія дътей, желающихъ поймать звъзды своими ручонками. Они не только не поняли глубины научнаго эволюціонизма Маркса и его экономическаго матеріализма, они не поняли даже глубины Толстовскаго анализа "Царства Божія", которое "внутри насъ есть". Они похожи на персонажь изъ новелль Боккачіо, который хочеть "загнать ословь дубиной въ рай". Несмотря на гоубость этой характеристики, она върна. Я не боюсь этихъ экспериментовъ буйной юности мысли и незнанія собственнаго народа и чужой исторіи. Чужой опыть всегда плохо испольвуется, и лучшая наука-собственныя ошибки. Луи Бланъ правъ, говооя, что "общества имъютъ не только тъло, но и душу, и когда душа измінилась, преобразовывается и тіло. Всякая глубокая революція есть эволюція". Этотъ примиряющій аккордь для меня имьеть теперь первенствующее значеніе. Душа народа у насъ еще пока мало измінилась, но измѣнилась, а главное раскрылась, и до нея дошла государственная жизнь, ее захватила или требуеть отъ нея отвъта. Рано или поздно начнется постройка новой государственности на единственно возможномъ и незыблемомъ фундаментъ. Вотъ почему я пріемлю революцію и не только пріемлю, но и привътствую, и не только привътствую, но и утверждаю. Если бы мнъ предложили начать ее сначала, я не колеблясь бы сказалъ теперь: "Начнемъ!"

# 15 ъдекабря.

Выводы правильны. Вчера они мнв казались наиболве вврными, и я думаю надолго они будуть рвшающими. Но среди обломковъ прошлаго и хаоса настоящаго какъ трудно двигаться и дышать. Въ процессъ революціи вплелась война или, ввриве, война развернула процессъ революціи до неввдомой глубины. И вто единственно, что меня тревожить. Выдержить ли государство тяжесть этихъ двухъ ударовъ? Государство, которое мнѣ дорого и цѣлость котораго для меня есть главное основаніе его будущаго расцвѣта и силы. Или революція и война, столкнувшись, схватившись въ смертельной борьбѣ, столкнутъ въ пропасть и государство, въ которомъ онѣ зажглись? Вотъ вопросы, которые не даютъ мнѣ покоя, и разрѣшеніе которыхъ пока темно для меня.

Въра въ государство, въ народъ, несмотря ни на что, во мнъ преобладаетъ, но пока это лишь въра, а я хочу не только върить, но и знать.

Дни свиданій не дають мнъ много радости. Я радъ видъть только Сашу и Юрія. Остальные мн безразличны. Люди приходять вовсе не для меня, а для себя. Безь нихъ спокойнье. Одиночество тюрьмы имъетъ огромную прелесть, съ которой будетъ жаль разстаться. Она положительно нужна, когда хочешь сосредоточиться. Отръзанный отъ общественнаго дъла, которое передъ этимъ заполняло все, вдругъ остаешься только съ самимъ собой и переживаешь все прошлое, и горечь невозвратнаго сжимаетъ горло и подступаетъ къ глазамъ. Только ее я хотьль бы, безумно хотьль бы видьть и не увижу никогда. Я быль бы счастливь въ тюрьмь остаться надолго, если бы не дети. Да, ихъ я здесь видеть не хотель бы, но не быть съ ними — это тяжелое горе. Общественность всегда заслоняла у меня личныя дала, семью. Теперь, когда общественность вырвана, оторвать и семью-это такъ больно. Еще теперь, когда дъти не совсъмъ выросли, жить съ ними огромное счастье. Потомъ у нихъ начнется своя жизнь и останешься одинъ, но теперь терять дни въ одиночествъ долго-невозможно. Дътиэто самое большое счастье, какое существуеть въ личной жизни. Я вообще не могу видъть равнодушно дътей ни своихъ, ни чужихъ, а маленькихъ въ особенности.

# 16 декабря.

Какъ это странно. Сегодня, идя на свиданіе не очень охотно (Саша не могла придти въ этоть день) и увидавь еле извѣстную

мнѣ г-жу, психіатра въ Шуваловѣ, которую я разъ или два видѣлъ раньше, я не понималъ, зачѣмъ она пришла ко мнѣ и даже досадовалъ, что этотъ неожиданный и ненужный визитъ оторвалъ меня отъ книжки. Возвращаясь къ себѣ въ камеру, я съ изумленіемъ встрѣтилъ въ коридорѣ маленькую дѣвочку 4—5 лѣтъ, которая съ беззаботнымъ видомъ и веселыми глазками прогуливалась подъ нашими мрачными сводами. Ребенокъ, гуляющій въ тюрьмѣ! Оказалась она дочкой одного изъ караульныхъ. Въ другой разъ я ее засталъ за чаепитіемъ. Она преважно сидѣла за столомъ, еле доставая до него своимъ подбородкомъ и дѣловито грызла кусокъ сахару, запивая чаемъ. Окружающее ее занимало мало. Она была не робкаго десятка и не обратила на меня ни малѣйшаго вниманія, когда я потрепалъ ее по щекъ.

Мнѣ стало грустно, какъ никогда. Оставшись въ своей камерѣ одинъ, когда какъ-то особенно рѣзко щелкнулъ замокъ въ двери, я вдругъ понялъ всю глубину гнусности насильственнаго ареста и одиночнаго заключенія. Пассивность первыхъдней начинаетъ проходить. Вѣроятно, въ дальнѣйшемъ станетъ чрезвычайно тяжело слышать этотъ щелкающій за тобой замокъ, видѣть свѣтъ въ этомъ высокомъ и тускломъ окошкѣ, упирающемся въ стѣну, оставаться среди этихъ глухихъ массивныхъстѣнъ, куда не проходитъ ни единый звукъ съ воли.

## 17 декабря.

Да, одиночество хорошо. Оно необходимо въ иные моменты, оно пришло ко мнѣ во время, чтобы пережить и передумать все, что упало на голову за эти мѣсяцы. Но если бы можно было видѣть солнце, поля, если бы можно было уединиться не въ четырехъ стѣнахъ каземата подъ сводами тюрьмы, за запертой дверью. Насильственное одиночество можетъ стать мучительнымъ для всякаго, а для многихъ оно непереносимо съсамаго начала.

Вчера у меня не было даже прогулки. Ужъ не знаю почему. Потому ли, что взамънъ ея мнъ предложили идти въ баню, или просто забыли. Во всякомъ случав я былъ радъ банв. Я люблю русскую баню. Она оказалась у насъ какъ разъ посреди дворика въ одноэтажномъ домв. Гарнизонно-крвпостной уставъ былъ соблюденъ и въ предбанникв меня сторожилъ солдатъ съ ружьемъ. Онъ же прервалъ и мои души изъ бадъи. Баня не плоха, но очень грязна и плохо содержится. Полы прогнили, лавки грязны и т. д.

## 18 декабря.

Уже тои недъли прошло. Какъ незамътны онъ и въ то же время какъ томительны. Безуміе хозяевъ Смольнаго все разрастается. Они думають, что нанесли смертельный ударъ капитализму (или говорять это по крайней мьрь, дурача другихь), захвативъ банки. А въ результатъ разрушивъ и частный, и государственный кредить, они лишь подготовляють намъ полную кабалу. Геоманскій капиталь, организованный и сильный дешевымъ кредитомъ, легко захватитъ безъ соперниковъ всѣ наши рессурсы. Такой ходъ — тоже въ экономической конкуренціи, что на фронть разрушение арміи. Кабала, кабала иноземной и безпощадной эксплоатаціи—вотъ, что ждетъ насъ. Чъмъ больше разрушается наша промышленность и нашъ кредитъ, тъмъ боаве легкой добычей становимся мы для Германіи, превращаясь въ тотъ "навозъ славянскій", который нуженъ для культуры тощей нъмецкой почвы. Боже, что за безуміе или предательство Смольнаго!..

Маленькая дъвчурка становится болъе частой посътительницей нашего коридора. Сегодня я слышаль ея топанье и ея дътскій голосокъ за дверью. Когда мнъ принесли посылку отъ Саши, она стояла и смотръла въ двери моей камеры. Я протянуль ей леденцовъ, она взяла и повторила, что ей сказалъ караульный—"спасибо".

Въ капоръ, изъ подъ котораго выбиваются льняныя кудри, въ шубкъ и маленькихъ ботичкахъ, съ милымъ личикомъ и серьезными умными глазками, она стояла и смотръла на меня. Какія мысли пришли въ голову этому бъдному ребенку, когда запирали двери камеры, гдв она видить въ коридорв десятки запертыхъ дверей, за которыми сидятъ люди. Можетъ ли она не понять, а лишь почувствовать горе и ужасъ прошлаго и настоящаго этой тюрьмы. Какія впечатлівнія эти ствны и своды, эти, запертые въ клівтки, люди заронять въ ея душу. Она еще слишкомъ мала, но я слышу сейчасъ въ коридорв ея вопросы. Она что-то спрашиваетъ у караульнаго. Не могу къ сожалівню разобрать ея лепета. Что она спрашиваетъ? Что они отвічаютъ? Гулкое эхо свода смішиваетъ ихъ голоса. Я слышу потомъ, какъ она начинаетъ бізгать и играть. Но прошли ли вопросы безъ отвіта, или подвижность ребенка прошла мимо нихъ? Топотъ ножонокъ затихаетъ вдали, больше ничего уже не слышно. Мертвая тишина каземата снова вступаетъ въ свои нарушенныя на минуту права. Тишина.

# 19 декабря.

А сколько въ этой тишинъ мучительной неизвъстности. Вчера узналь оть Саши, что помощникъ нашего коменданта Павловъ подвергъ наказанію А. В. Карташева, посадиль его въ карцеръ и былъ очень грубъ, угрожалъ расправой. Всъ министры объявили голодовку, требуя арестованнаго Карташева освободить. Никто изъ насъ не подозръвалъ обо всемъ происшедшемъ, иначе мы тотчасъ же присоединились бы всъ къ протесту. Негодян! Воскрешать карцерь за письмо къ сестръ, карцеръ къ лишенному свободы, больному, нервному, несчастному, но твердому духомъ человъку-какая низость, какое варварство. И все это происходило въ нъмой тишинъ, гдъ глохнуть всв звуки, гдв замирають всв протесты, гдв никто не знаеть, что дълается съ его сосъдомъ. Министры узнали о происшедшемъ съ Карташевымъ только на совмъстной прогулкъ. Мы же лишены этого и до сихъ поръ, гуляемъ поодиночкъ. Почему? Не понимаю. Да, въ нашей тишинъ и при теперешнихъ порядкахъ могутъ происходить молчаливыя трагедіи, безсмысленныя жестокости и издъвательства. Вчера я видълъ во время свиданія Ф. Ф. Кокошкина. Онъ, бъднякъ, поблъднълъ и лицо стало какъ будто немного одутловатымъ. Вотъ для его туберкулеза заключеніе дрянная штука. Вообще все же долго быть въ одиночкѣ, даже въ нашихъ удовлетворительныхъ условіяхъ, очень плохо для здоровья. Уже два дня какъ мнѣ не спится, не хочется ѣсть, голова тяжелая и пустая. Надо заставлять себя работать. Но, какъ у Romain Roland въ его Christoff, невольно бредетъ въ голову соблазнительный вопросъ: А quoi bon? Зачѣмъ? Для чего? Я понимаю, что это минутная слабость, но она хуже поднимающагося иногда протеста, безсильнаго, но тѣмъ болѣе мучительнаго.

## 20 декабря.

Въ первый разъ газеты принесли хорошія извѣстія. Панину отпустили. Правда, пришлось внести 93 тысячи и ихъ собирать по подпискъ. Унизительная подачка большевистскому застънку, но она на свободь и это меня радуеть. Выкупъ внесенъ, какъ разбойникамъ при похищении дорогихъ людей. Да и въ сущности большевизмъ вовсе не соціальная революція, ибо таковая вообще невозможна, а вооруженный грабежъ. Грабежъ капиталистовъ рабочими, грабежъ интеллигенціи невъждами, грабежъ патріотовъ предателями, грабежъ Россіи германскими агентами. Чъмъ ближе подвигаются событія, тъмъ отвратительные становятся ложь и лицемъріе Смольнаго. Сегодня въ "Извъстіяхъ" невъроятной наглости статья по поводу "непріемлемыхъ" условій предложеннаго германцами мира. Идіоты или преступники только и могутъ писать такія статьи. Разрушивъ свою армію, уведя ее на войну противъ своихъ же гражданъ, лицемъры кричатъ теперь и взываютъ къ германскимъ солдатамъ! Эти-то не будутъ слушать изступленныхъ или подкупленныхъ приверженцевъ мира на вившнемъ фронтв. Господи, какой чудовищный обманъ, какая гнусность!

Число заключенных увеличилось у насъ, въроятно, очень значительно. Моя прогулка сегодня состоялась только въ пять часовъ дня. Сумерки уже были вполнъ. Темно-сърое небо точно спускалось надъ нашимъ дворикомъ, золотая игла собора виднъ-

лась въ надвигающейся темноть, веселыхь голубей не было давно уже, и только изръдка на деревьяхъ каркала не заснувшая еще галка. Въ дворикъ было почти совсъмъ темно; фигуры часовыхъ еле были замътны у крыльца; дымъ изъ трубъ, спускаясь внизъ, наполнялъ воздухъ буроватымъ, горькимъ туманомъ. Я кружился вдоль стънъ безъ мысли, машинально и тихо.

## 21 декабря.

Кончилъ, наконецъ, 10 томовъ Jean Christoff. Постараюсь ограничить мою литературную пищу. Горе другихъ, даже вымышленное горе, терзаетъ меня. Каждая строчка будитъ воспоминаніе о собственной потерѣ, часто я не могъ читать совсѣмъ и какъ ребенокъ рыдалъ. Какъ это глупо, Боже мой, быть такимъ слабымъ, переживать вымыселъ, какъ собственную жизнь. Но что же дѣлать, если не могу до сихъ поръ овладѣть собой и малѣйшее прикосновеніе къ моей утратѣ дѣлаетъ боль невыносимой. Когда Саша принесла фотографію нашей группы, снятой въ апрѣлѣ, я не могъ рѣшиться взять ее съ собой въ камеру. Я рыдалъ бы надъ ней всѣ дни, такъ тяжело видѣть этотъ былой отзвукъ всей нашей семьи, теперь разбитой и пустой безъ нея. Я еле могъ сказать Сашѣ, чтобы она унесла фотографію. Это, очевидно, реакція наконецъ упавшаго напряженія. Надо же взять себя въ руки снова.

Какъ хорошо было гулять сегодня. Было пасмурно, шель мягкими, пушистыми хлопьями снъгъ, и его бълая пелена покрыла всъ дорожки и деревья во дворъ. Было жаль уходить опять подъ своды тюрьмы.

Наша стража, видимо, частью перемѣнилась. Много новыхъ, совсѣмъ простецкихъ лицъ. Одинъ изъ дежурныхъ во дворѣ спросилъ меня: "А скоро замиримся? Мы вотъ только съ позиціи пріѣхали, изъ подъ Тарнополя. Тутъ у васъ ничего не разберешы"

А сегодня отыскался землякь изъ села Хлъвнаго, Задонскаго уъзда. Онъ отворилъ дверь камеры и долго разговаривалъ со мной. Вся его душа тамъ, въ деревнъ, гдъ у отца, несмотря на 60 л. до сихъ поръ не просыхаетъ спина этъ работы, гдъ хлъба много, "поскольку лътъ въ скирдахъ стоитъ" и гдъ мечты "объ уравненіи" кажутся такими безсмысленными. Мой землякъ, видимо, не искушенный Питеромъ, съ отвращеніемъ разсказывалъ о грабежахъ солдатъ, которые производятъ обыски, и о стремленіи отнять у людей плоды ихъ труда. Его отношеніе къ большевикамъ очень неясное. И онъ жаждетъ мира всей душой, но его идеалы противоположны Смольнымъ реформаторамъ. Кончилъ онъ курьезно: "Я не знаю, кажется, здъсь долго разговаривать не дозволяется?" повернулся и заперъ дверь.

А вечеромъ впервые въ коридорѣ шла картежная игра, судя по хлопанью картъ по столу и шумному разговору.

Впрочемъ, часамъ къ 10 все стихло попрежнему, но не надолго. Очевидно, ходили ужинать. А затъмъ картежъ и шумъ продолжались задолго послъ полуночи.

# 22 декабря.

Сегодня разговорчивый дежурный караульный. Утромъ, войдя съ дампой въ камеру и поздоровавшись, онъ сказалъ: "Камера холодная, сырая. Върно дежурный быль льнивъ, плохо топилъ". Затьмъ, когда я уже умывался онъ принесъ кипятокъ, поставиль его на столь и, подойдя ко мнь, дружески похлопаль по плечу и утъшилъ: "Скоро освободитесь!"-Не думаю, сказалъ я.-"Мы ждемъ переворота со дня на день". И ушелъ. Выговоръ съ ръзкимъ какимъ-то инородческимъ акцентомъ: литовецъ, латышъ? Принеся сахаръ, онъ вновь заговорилъ, но уже на другую тему. Въ этой самой камерь была Вырубова, пока ее выпустили, а рядомъ-Сухомлинова, а въ самой послъдней-(72-й) Воейковъ. "Хорошіе предшественники!--подумаль я. Но въдь они просидъли болъе 7 мъсяцевъ. Сколько разъ поднимали мы вопросъ объ ускореніи надъ ними суда, или освобожденіи ихъ, если нътъ уликъ. Керенскій, Переверзевъ, Зарудный боялись караула, боялись Совътовъ р. и с. д., боялись общественнаго мивнія и въ конць-концовь, уже послів нашего ухода, все таки провели законъ, которому мы всячески противились, о внъсудебныхъ арестахъ. И на основаніи этого закона держали ихъ въ тюрьмъ, уже не стъсняясь. Упреки "Правды", что и Временное Правительство примъняло насиліе, конечно, върны. Параличъ суда, чему виною, по моему, А. Ф. Керенскій, былъ одной изъ причинъ болъе быстраго разложенія порядка, котя бы и революціоннаго.

Сегодня прогулка была ранняя. Солнце, наконецъ-то снова я вижу солнце и голубое небо. Снъгъ и морозъ окончательно закрыли мнъ окошко камеры. Я думалъ, что на дворъ сумрачно и туманно, а когда вышелъ, я былъ пораженъ картиной нашего двора. Какая сегодня красота. Небо ясно-голубое. Солнце золотить своимъ блескомъ одну изъ ствнъ, снвгомъ покрытую крышу и веохушки деревьевъ. Всъ вътви увъщаны искристыми шапками пушистаго снъга, стоятъ словно разубранныя въ праздничный нарядъ. Отъ мороза снъгъ хруститъ подъ ногами и воздухъ чистый и густой. Хочется дышать, хочется не спускать глазъ съ голубого неба, гдъ острой иглой и блескомъ золота сверкаетъ шпиль колокольни. Бодрый и радостный возвратился я съ прогудки. Но этимъ не ограничилась радость сегодняшняго дня. На свиданіе вмѣстѣ съ Сашей пришла С. В. Панина и что уже было совсьмъ праздникомъ — это увидьть въ комнат Ф. Ф. Кокошкина, В. А. Степанова и ихъ посътителей. Такъ весело, такъ шумно провели мы время, какъ никогда. Только здась цанишь всю прелесть общенія съ людьми, которыхъ любишь. Хотя все это продолжается несколько минуть, но эти минуты лучше многихъ монотонныхъ дней.

Сегодня въ коридоръ гуляетъ опять наша маленькая гостья. Оказывается, эта дъвчурка—дочка нашего сегодняшняго караульнаго. Онъ попрежнему очень любезенъ со мной. Самъ подметалъ мою камеру, спросилъ, я ли тотъ Шингаревъ, который былъ въ Думъ и много заступался за народъ. "Мы читали ваши ръчи", сказалъ онъ въ заключеніе.

Одинъ изъ провожавшихъ меня сегодня на свиданіе солдать оказался знакомымъ Зарудина, зналъ Олю и Фроню,

называль меня А. И. Послѣ двухъ предыдущихъ дней сегодня точно особый праздникъ. Получилъ письмо отъ П. А. Садырина. И онъ пишетъ, что вѣритъ въ торжество русскаго народа, который вынесъ монархическій деспотизмъ, перенесетъ и деспотизмъ большевистскій. И я вѣрю, и всѣ вѣрятъ. А все же, какъ жестоко будетъ разочарованіе и какъ тяжко будетъ страдать народъ отъ большевистскаго похмелья. Вечеромъ, какъ и во весь день, было много развлеченій. Пришли мытъ камеру два солдата. Мы оказались выпущенными въ коридоръ. Я бесѣдовалъ съ Долгоруковымъ. Онъ выглядитъ молодцомъ. Устроилъ у себя ванну (резиновый тазъ) и каждый день моется, завелъ лампу и проч.

Съ другой стороны у меня оказался Громовъ. Кто такой Громовъ? Спросилъ у меня, появилось ли его письмо въ печати.—Я его не видалъ—отвътилъ я. Оказывается, ему газетъ не даютъ. Все время въ коридорѣ была моя дѣвчурка. Оказывается, ее зовутъ Руть (Рувь?), ея отецъ—эстонецъ, и ей 4 года. Когда приносили ко мнѣ въ камеру ужинъ, она тоже пришла, уже безъ своего чепчика. Славная головка съ льняными волосами и темными глазами. Яблоко привело ее въ восторгъ. Мы сдѣлались друзьями, и она показала мнѣ свою игрушку: маленъкую стеклянную банку. Игрушка такъ же бѣдна, какъ и ея мѣсто прогулокъ — тюремный коридоръ. Видѣть у себя въ гостяхъ такую крошку — это цѣлое событіе въ нашей жизни одиночнаго заключенія.

#### 23 декабря.

Солнце, солнце и сегодня. Верхушки деревьевъ и дымъ изъ трубъ свътятся нъжно-розовымъ блескомъ. Золотая игла матово посеребрена инеемъ. Небо отъ мороза ясное и высокое. А въ камеръ снъгъ и морозовые узоры совсъмъ закрыли стекла. Темно, сумрачно. И не думаешь, какъ хорошо наружъ.

## 24 декабря.

На дворѣ метель. Даже у насъ, въ нашемъ маленькомъ дворѣ, сугробы снѣга. И снѣжная пыль залѣпляетъ глаза. Мое окнотускло совсъмъ. Въ камеръ холодно, и руки стынутъ, когда читаешь или пишешь.

Принесли отъ Саши посылку и письмо отъ папы. Это единственная въсточка изъ внъшняго міра. Я спокоенъ теперь, такъ какъ Юрій прівхалъ въ Воронежъ и вмъстъ съ сестрами.

Сочельникъ. Какъ весело когда-то проводили этотъ день у насъ, когда вечеромъ дѣти собирались за елкой, пѣли, вертѣлись кругомъ. Я помню ихъ совсѣмъ маленькими. Ихъ надо было брать на руки, чтобы показать елку. Потомъ они вырастали, и все же ихъ оадость была такъ ясна и такъ свѣтла...

Какъ глупо начальство тюрьмы. Мнѣ Саша принесла елочку, но ее не разрѣшили передать. Какая ненужная и безсмысленная дисциплина. Все же въ мѣшкѣ съ провизіей осталась одна маленькая вѣточка, совсѣмъ крошечная, а потомъ мнѣ передали и восковую свѣчку. Я разрѣзалъ ее на четыре куска, устроилъ елку и зажегъ. Она горитъ у меня на столѣ своими дѣтскими огнями... А слезы невольно катятся по щекамъ. Какое ужасное слово никогда!..

Да, никогда не вернутся эти прежніе дни, когда мы были всь вмъстъ. Какъ много отнято у дътей, особенно у дъвочекъ. Какъ они проживуть безъ матери, пока вырастутъ? Какъ замънить имъ мать? Развъ это мыслимо... Огоньки моей елочки горять. Я думаю о тъхъ, кого здъсь нътъ. О тъхъ, кто дороже всъхъ, и о той, которую уже никогда, никогда не увижу. Всего три мъсяца вчера прошло со дня ея смерти. Три мъсяца мучительной, безнадежной тоски.

## 25 декабря.

Писать не хочется. Солнечный морозный день, совсъмъ какъ святочный въ Воронежъ, невольно манить вонъ изъ тюрьмы. Что-то случилось съ нашими кухарями. Для праздника насъ оставили безъ горячаго объда и выдали лишь по банкъ консервовъ. Эта мелкая незаботливость (?) все же меня огорчила не за себя только, а за всъхъ запертыхъ здъсь въ клъткахъ. Ъсть мнъ вовсе не хочется да и скучно ъсть одному, но эта не

то случайность, не то намѣренная небрежность администраціи, такъ чувствительна потому, что лишенные свободы вообще чувствительны ко всякой мелочи, къ тону голоса, къ жесту, къ малѣйшей небрежности ихъ содержанія. Поэтому такъ часты всякія исторіи и волненія въ тюрьмахъ. А туть на первый день Рождества оставить фактически безъ обѣда людей, запертыхъ въ каменныхъ холодныхъ стѣнахъ—злая небрежность или гадкій умыселъ обидѣть баззащитныхъ. У меня все есть, я сыть, но вѣдь здѣсь у многихъ нѣтъ ни родныхъ, ни знакомыхъ въ Петроградѣ. Каково имъ на первый день праздника получить кусокъ чернаго хлѣба и ложку холодной каши. Мнѣ было больно за другихъ. Консервы я не люблю и спокойно отдалъ ихъ назадъ солдату.

Въроятно, съ провизіей трудно. За послѣднюю недѣлю четыре раза уже у насъ былъ пустой супъ, гдѣ было немного муки, соли, иногда капусты или тоненькихъ ломтика (2—3) соленаго огурца. Очевидно, продовольствіе окончательно разстраивается. Неужели гарнизонъ такъ можетъ питаться? Но тогда почему же вчера вечеромъ приходилъ какой-то чинъ спрашивать меня, не желаю ли я перейти на столъ "общественной" столовой. Значитъ, все же есть болье хорошая пища за деньги. Я отказался. Мнѣ ничего больше не надо. Всего, что мнѣ приносятъ, мнѣ больше чѣмъ достаточно. Мы все время обмѣниваемся съ Долгоруковымъ всякой провизіей, и онъ такъ добръ, что часто, идя съ прогулки, подходитъ къ моей двери и здоровается. А я всегда забываю это дѣлать. Одинъ разъ попробовалъ, но солдатъ сказалъ, что это не позволяется. Пусть такъ.

Какъ-то провели этотъ день въ Воронежѣ мои дочурки и Юрій? Какъ рѣдко вижу ихъ я во снѣ. И чѣмъ больше хочется ихъ увидѣть, тѣмъ больше ихъ образы исчезаютъ изъ сновидѣній. Никого, кого хотѣлось бы видѣть хотя бы во снѣ, не вижу я въ эти дни. И напряженіемъ воли этого не добьешся. Сонъ наступаетъ тогда, когда воля спитъ.

## 26 декабря.

Какъ это смъшно. Намъ выдали "праздничную" колбасу. больше, чемъ по фунту на человека. Все же хотять этимъ-"подкрасить" наше житіе. Солдать производиль эту операцію съ довольнымъ видомъ. Однако горячаго намъ все же не дали. Около 2-хъ час. поинесли только одну ложку холодной гречневой каши. Причины кухонной "забастовки" мнъ остаются неизвъстными. Колбаса точно нафарширована солью. Сегодня не только безъ объда, но и безъ прогулки. Это послъднее много чувствительные. Въ камеры очень надоблають мны сеодцебіенія. Прежде они были такъ ръдки, теперь, видимо, процессъ склероза за послъдніе два мъсяца очень подвинулся впередъ. Это такъ понятно. Первые съдые волосы появились у меня послъ смерти Оги, теперь очередь за сердцемъ. Богъ съ нимъ. Я ничего не имълъ бы противъ прекращенія его неугомонной работы. Я никогда не боялся смерти. Два раза она заглянула мнъ въ глаза, и я оставался спокойнымъ. Послъдній разъ это было, когда меня душилъ дифтеритъ въ 1895 г., но тогда мив почти нечего было терять... А теперь... Я спокойно кончилъ бы свое земное бытіе, но дъти!.. Я не знаю, что я имъ даю и дамъ, но все же хочется върить, что со мной имъ будеть легче прожить юные годы. Да, пока Аленушкъ будеть 20 авть, воть этоть срокь (9-10 льть) я котьль бы имьть передъ собой. Больше мнв, лично мнв ничего не надо.

Дастъ ли мнъ этотъ срокъ судьба и склерозъ?

Шура пришла на свиданіе. Пришелъ и Николай. Онъ пока не ропщеть на судьбу; кажется, доволень. Но воть бѣда: письма изъ Воронежа не приходять совсѣмъ. Юрій ѣхаль два дня, не выходя изъ вагона, не ѣвши и не пивши. В. Кривцовъ изъ Воронежа пробирался четыре дня сюда и измучился. Теперь я за Юрія спокоенъ, но безпокоюсь о Володѣ. Его выбрали въ батареѣ, какъ разсказывалъ Брянчаниновъ Сашѣ. Выбрали очень немногихъ офицеровъ, и всего трое остались на фронтѣ у нихъ. Всѣ остальные уѣхали. Брянчаниновъ, какъ "солдатъ" стараго

года, уволенъ въ отставку. Бъдный Волька. Съ такой "привилегіей" среди солдатъ остаться почти одному не легко. Какъ тоскливо и одиноко ему теперь тамъ. Шура надъется какъ-то его выцарапать сюда. Если бы это удалось. Я не могу быть теперь спокойнымъ за него, пока онъ не уъдетъ оттуда. Саша все же хочетъ добиваться перевода меня въ больницу. Зачъмъ? Объ этомъ говорилъ мнъ вечеромъ и И. И. Манухинъ, зайдя ко мнъ въ камеру. Говоритъ, что я выгляжу плохо.

Все-же "Красный Крестъ" не оставилъ меня и другихъ заключенныхъ своей заботой. Къ вечеру намъ дали горячій супъ. Но, говорятъ, что и наша караульная команда безъ горячаго объда. Это уже совсъмъ плохо. Я сказалъ объ этомъ Манухину. Ихъ столовая еле справилась съ пищей для заключенныхъ. Но почему нътъ объда? Празднуютъ повара? Странно. Нътъ провизіи? Но тогда, какъ же достаетъ ее "Красный Крестъ"—непонятно.

## 27 декабря.

Сегодня, какъ и вчера, предложили прогулку, когда еще было темно... Не пошелъ. Просижу и сегодня безъ воздуха. Очередь Долгорукова пришлась передъ объдомъ. Это самое лучшее время. Онъ выглядитъ молодцомъ. Я его видълъ вчера-у насъ одновременно было свиданіе. Къ нему приходила Юрьева. Я получилъ письмо отъ Николая Ивановича А. Онъ, какъ всегда, деликатенъ и мягокъ. Пишетъ, что наши стъсняются что-либо ръшительное предпринимать, боясь намъ повредить. Это напрасно. Намъ повредить нельзя. Пока большевики у власти, мы будемъ сидъть; когда ихъ прогонятъ, мы будемъ свободны. Но впрочемъ, что могутъ наши теперь сдълать ръшительнаго? Ничего. Еще одинъ "ръшительный протестъ", которыми полны газеты. Большевики, какъ нъмцы, понимаютъ лишь одинъ аргументь—силу. Пока ея нътъ, разговаривать съ ними безполезно. Взывать къ обществу къ гражданамъ-да это можно. Я это дълалъ все время, пока былъ на свободъ, но какъ мало это значить въ ходъ событій. Карташевъ въ своемъ письмъ правильно заговорилъ объ основной мысли "Войны и мира" ничтожности результатовъ усилій отдѣльныхъ, даже геніальныхъ, людей. Я уже во многихъ подмѣчалъ то же наблюденіе и самъ его какъ-то написалъ въ "Русскихъ Вѣдомостяхъ". Да, иная Воля движетъ этими массами людей и иной Разумъ, но мы не знаемъ ихъ и не видимъ ихъ намѣреній.

Какъ удивительно. Вчера я такъ безпокоился о Володъ, а сегодня меня вызвалъ на свиданіе матросъ и, идя по коридору, сказаль: "Просили вамъ передать, чтобы вы не волновались, когда увидите вашего сына съ фронта..." Когда вчера я писаль эти строки о Володь, онь уже быль здысь, пробхавь двое сутокъ почти безъ ѣды, при 23° морозѣ въ вагонахъ съ выбитыми стеклами, въ легкой шинели. Получивъ отпускъ на пять нельль, онъ поямо поівхаль сюда, чтобы видьть меня. Славный мальчикъ! Онъ остался одинъ адъютантомъ въ дивизіонъ, одинъ, выбранный солдатами, и храбро жилъ въ одиночествъ среди разложившагося фронта. Что за ужасы происходять тамъ. Грабежи, убійства, гибнущія лошади, расхищаемое на сотни тысячъ имущество, безначаліе, торговля съ нѣмцами за водку. Что пришлось ему пережить, перестрадать, видя разбитыми свои первыя юныя мечты о борьбъ съ врагомъ родины. И все же онъ въритъ. И все же онъ только кръпче беретъ себя въ руки.-Пока я спокоенъ и за него и за остальныхъ. Надолго ли? Что мы знаемъ, если вчера я волновался, а онъ сидълъ у Шуры?

#### 28 декабря.

Опять утромъ прогулка. На этотъ разъ долженъ былъ идти, чтобы не сидъть опять цълый день безъ воздуха.

Административная машина управленія, видимо, въ чемъ-то испортилась въ нашемъ бастіонъ. Сегодня опять не было объда и только въ 4 часа принесли изъ "Народнаго Дома" хорошій супъ, солянку изъ капусты и картофельный пирогъ. Ого! такого объда еще не было у насъ. Это все "Красный Крестъ" старается. Но что случилось съ нашимъ кръпостнымъ продовольствіемъ? Не понимаю. Какъ питается гарнизонъ? Что-

то непріятное скрывается за этой праздничной "забастовкой" кухни.

Принесли въ первый разъ газеты послъ трехдневнаго промежутка. Вновь появились сообщенія объ обсужденіи вопроса о созданіи "революціонной" арміи, о всеобщей мобилизаціи для борьбы съ германскими имперіалистами.

Воть уже подлинно и глупость и измѣна: сначала развалить армію, разрушить ее, лишить команднаго состава, натравить другь на друга, заставить брататься съ нѣмцами, остановить производство всей военной промышленности, докончить разрушеніе транспорта и затѣять гражданскую войну внутри государства, проклинать "оборонцевъ" въ теченіе 10 мѣсяцевъ и затѣмъ вдругъ открыть, что надо бороться съ наглостью германскаго имперіализма и вновь мобилизовать "революціонную" армію,— что это такое?

Можно въ бъщенство придти отъ этой сверхъестественной лжи или бездны непониманія. Я бѣгалъ изъ угла въ уголъ по камер\$ долго, долго, прежде чѣмъ начать опять читать газеты.

Тяжело сидъть теперь здъсь безсильнымъ читателемъ газетныхъ новостей.

# 29 декабря.

Опять утромъ звали на прогулку. Полный безпорядокъ въ очередяхъ. Я не пошелъ и тщетно, кажется, пытался объяснить солдатамъ нелъпость такого "порядка". Они подъ-рядъ предлагаютъ утромъ прогулку цълому нашему коридору, почти всъ отказываются и остаются безъ прогулки. Между тъмъ долженъ терять прогулку только тотъ, чъя очередь идти рано утромъ. А другіе должны идти въ ихъ очередь, а не быть всъ лишены прогулки. Потерять одинъ день въ недълю не бъда. Но терятъ ихъ каждый день подъ-рядъ нелъпо. Меня понять или не могли или не хотъли. Что имъ до нашей прогулки: лишніе четвертъ часа зябнуть у дверей, пока мы бъгаемъ кругомъ стъны внутренняго двора. Наши и ихъ интересы различны. А теперь въдь время интересовъ и торжество классовой политики.

Увидимъ, что будетъ дальше. Но я уже чувствую начинающуюся оппозицію къ установившемуся порядку. И все это началось съ перваго дня святокъ. Конечно, на то и тюрьма, чтобы люди цѣнили свободу; но вѣдь и они, творящіе теперь власть, вырвались на свободу изъ тюрьмы и вмѣсто почтенія передъ свободой дали волю своей мести и заполнили тюрьмы своими политическими противниками.

Такъ идетъ человъческая сказка: былъ дворъ, на дворъ колъ, на колу мочало... начинай съ начала.

Утренніе безпорядки въ теченіе дня уладились. На прогулку пустили въ 11 час., объдъ принесли во́-время. Володя принесъ письма отъ дъвочекъ отъ 20-го, а вечеромъ изъ Народнаго Дома принесли на ужинъ супъ и даже второе блюдо. Словомъ, вечеръ вышелъ мудренъе утра.

На дворѣ здоровый холодище. Голуби подмерэли и два изъ изъ нихъ солдатами взяты въ коридоръ отогрѣться. Въ камерахъ прохладно, руки мерзнутъ писать и долго читать (держать книгу). Хорошо согрѣться горячимъ чаемъ, но хорошо все же было и погулять на воздухѣ, хотя было не менѣе 23° мороза. Окна у меня стали плакать, на нихъ даже изнутри уже намерзаетъ вода и при топкѣ печи течетъ по стѣнѣ. Говорять, что въ городѣ "на вольныхъ" квартирахъ и того еще хуже. Очень холодно, и дровъ нѣтъ.

Что-то будеть дальше?

## 30 декабря.

Утромъ опять требуютъ идти на прогулку. Вотъ путаница. Сегодня, кажется, такъ и останусь безъ воздуха. Къ тому же сегодня баня. Удовольствіе рѣдкое и неравноцѣнное, но все же удовольствіе.

И. И. Манухинъ зашелъ ко мнѣ съ какой-то дамой и между прочимъ сообщилъ, что меня переведутъ въ больницу. Мнѣ будетъ грустно мѣнять свою камеру на новую. Мнѣ будетъ грустно оставлять Долгорукова здѣсь одного. Мнѣ грустно выходить отсюда не на свободу, а лишь въ новое мѣсто за-

ключенія. Но всѣ на этомъ настаиваютъ, всѣ, и особенно Саша; думаютъ, что такъ будетъ лучше. Пускай. Несвободный, я сталъ пассивнымъ.

Во время свиданія Вѣра Давидовна разсказывала о томъ, что творится въ городѣ, въ банкахъ, въ семьяхъ. Безумная дороговизна (картофель 1 р. фунтъ, мука пшеничная 3 р. 80 коп. фунтъ, плитка шоколада 10 р. и т. д.). Денегъ нѣтъ у пенсіонеровъ, чиновниковъ, домовладѣльцевъ, рантъе, интеллигентныхъ тружениковъ. Проценты не платятъ, вещей въ залогъ не принимаютъ и т. д. Жизнъ разрушается съ чудовищной быстротой,—жизнъ, организованная и культурная. На смѣну идетъ хаосъ. Что въ немъ погибнетъ, что изъ него выйдетъ? Кто угадаетъ это теперъ. Д. Протопоповъ въ "Русск. Вѣдом." мечтаетъ о національномъ движеніи великороссовъ, Б. Савинковъ— о государственности, идущей съ Дона. Никто, какъ слѣдуетъ, ничего не понимаетъ, и всѣ лишъ съ ужасомъ и изумленіемъ слѣдятъ за разрухой, принявшей гомерическіе, фантастическіе, нигдѣ не виданнные, не бывавшіе въ исторіи размѣры.

## 31 декабря.

Послѣдній день стараго года и какого года! Я помню, что въ прошломъ году для наступающаго новаго года я высказалъ въ статьѣ пожеланіе, чтобы въ 1917 г. получили, наконець, осуществленія тѣ стремленія 17 октября 1905 года, которыя остались невоплощенными въ жизнь. Какъ далеко современная дѣйствительность опередила эти пожеланія и въ то же время какъ она ихъ разбила, какъ тиранія кучки замѣнила тиранію стараго содержанія. Но эта новая тиранія, не признанная массою населенія, не только его угнетаеть, но и разрушаеть страну, разбиваеть наши самыя лучшія надежды на демократію... Этоть же годъ разбилъ и мою личную жизнь. Страна, я вѣрю, вырвется изъ новаго гнета и неминуемаго чужеземнаго ига. Мнѣ никогда не склеить разбитаго навѣки и отнятаго полнаго уюта семьи съ Фроней. Вотъ личный итогъ. И если такъ много надежды у меня на предстоящій годъ для

Россіи, для себя прошлаго ничьмь не воэмьстишь. Боль то утихаєть, то обостряется. Пройти она не можеть. Итоги прошлаго подведены сурово и внезапно. Будущее можеть добавить много горя, если исторія этого года повторится и въ наступающемь. Для страны и для себя лично я желаль бы одного и того же въ наступающемъ году: полной возможности мирной и спокойной созидательной работы. Для страны, чтобы зальчить нанесенныя войной и революціей раны. Для себя я изльченія не жду, но жить безъ свободной работы — это медленно умирать. Жизнь, сведенная къ житію, — ужасна.

Какъ хотълось бы повидать дътей, хотя немного отдохнуть среди нихъ и приняться за работу, не разставаясь съ ними. Какъ жаль даже эти немногіе дни сидъть безсмысленно и безплодно здъсь, въ глухихъ стънахъ. Я не знаю, скоро ли кончится это глумленіе надъ свободой, эта жестокая и нельпая, по существу безцъльная борьба съ миоическими контоъ-революціонерами, но я знаю хорошо: она не вызываеть во мнъ личной злобы, но надолго оставить жгучую горечь и боль за поруганіе идейныхъ основъ свободнаго государства. Какъ много было прекрасныхъ надеждъ въ прошлые годы, которыя такъ жестоко разбивались дъйствительностью. Теперь надеждъ немного, и онъ очень скромны. Но оправдаетъ ли и ихъ дъйствительность наступающаго года. Событія, повторяющіяся въ стольтія разъ, необъятныя по своимъ посльдствіямъ и невиданныя въ Исторін по своимъ размѣрамъ, въ Россіи пришлись на долю покольнія безъ большихъ, геніальныхъ людей. "Народная" война. народная революція безъ героевъ, съ одной толпой, безъ плана и системы, съ одними рефлексами, какъ всегда въ толпъ,воть что заполняеть передъ глазами современниковъ весь горизонтъ. Намъ не видно просвъта, и никто не ведетъ по дорогъ, да и некому вести. Больше, чемъ когда-либо, мы иметемъ дело съ исторіей массъ, и нътъ исторіи лицъ. Меньше, чъмъ когдалибо, можно предвидъть ближайшее будущее...

А какъ одиноко и грустно такъ встръчать Новый годъ. Дол-

горуковъ объщалъ мнъ постучать въ 12 часовъ въ стъну. Это единственное общение, намъ доступное въ канунъ наступающаго года.

## 1918 г. 1 января.

Новый годъ. Но первый день прошель для насъ хмуоо. Если бы не два письма, - одно, какъ всегда трогательное своей заботливостью быть поданнымъ въ срокъ, - отъ А. М. Петрункевичъ. Паниной и пр. компаніи на Сергіевскої, а другое отъ неизвъстной, именующей меня "учителемъ" (?), весь день былъ бы отмъченъ ординарностью и скукой. Гулять мнъ пришлось очень поздно, когда уже стемньло. Въ камерь было холоднье, чъмъ когда-либо, и стъна у окна покрылась потоками воды. Ноги мерзли и руки стыли за письмомъ. Картины французской революціи эпохи 1791—93 г. вызывали тоску и такъ характерно опредълялись словами г-жи Роланъ на эшафотъ: "О свобода, сколько преступленій совершено во имя твое!" и даже поитальянски я переводиль (такой ужь чередь подошель) строфы изъ Дантовскаго ада. Надъюсь, на нашемъ бастіонъ не стоятъ его трагическія слова "Lasciate ogni speranza voi ch'entrate". Но все вмъстъ взятое наводило на грустныя думы. Еще ночью, послѣ дружескаго поздравленія Долгорукова, я былъ разбуженъ шумомъ и криками въ коридоръ. Кого-то опять привели. Но ужъ я никакъ не ожидалъ того, о чемъ я узналъ днемъ: солдать сказаль, что арестовали все румынское посольство. Это что-то невъроятное. Это ужъ не сумасшествіе междоусобной войны, а дикая выходка, могущая быть внушенной только германцами. Только Германіи выгодно возстановить противъ Россіи и ея безумствъ всъхъ нашихъ союзниковъ и создать намъ наибольшее число ярыхъ враговъ. Тогда Германія одна станеть нась эксплоатировать и угнетать. Какое это чудовищное, невъроятное происшествіе. Въ томъ, что у насъ дъйствительно появились арестованные румыны, я убъдился самъ. Около 2 ч. дня въ коридоръ раздался крикъ. Съ неправильнымъ акцентомъ кто-то кричалъ: "Я-румынскій офицеръ, вы не можете меня"... Дальше я разобрать ничего не могъ. Но неужели арестовано посольство и посоль? Солдать опредъленно утверждаетъ, что это такъ, добавляя: "Что только творится. Что только творится у насъ!.."

#### 2 января.

Лень неожиданныхъ сюрпризовъ и неудачъ. На прогулку вызвали рано. Я еще съ утра замѣтилъ въ своемъ окошкѣ блескъ свъта. Значить солнце. Я, радостный, вышелъ. Да, въ коридорѣ было солнце, но было и другое: дверь къ Долгорукову была отперта, и онъ тоже одъвался, а дальше мы встрътили Кокошкина, Авксентьева и Степанова. Ура! Наконецъ-то совывстная поогулка. Нътъ больше одиночнаго блужданія вдоль стънъ и созерцанія золотого шпица собора. Минуты пробъжали незамътно. Я впервые узналъ отъ Степанова, что и онъ попалъ сюда изъ-за несчастной ошибки. Вмъсто бумагъ мнъ должны были принести пирогъ, который хотълъ мнъ передать Молчановъ. Попали бумаги, дальше обыскъ въ моей камеръ, дальше переположь нашихъ дъвицъ, ихъ поъздки въ Смольный, ихъ полный разсказъ тамъ. Дальше обыскъ у Молчанова въ то время, какъ тамъ ночевалъ Степановъ, и его арестъ. Вотъ путаница приключеній, достойная Дюма и Конанъ-Дойля. Даже поверить трудно, что могуть быть такія сплетенія обстоятельствь.

По поводу исторіи съ арестомъ румынскаго посольства Кокошкинъ не въритъ. Быть можетъ арестованъ только какой-либо офицеръ, работающій съ радой? Однако разсказъ объ арестъ посольства вновь мнѣ подтвердилъ солдатъ-парикмахеръ, который меня сегодня стригъ. Онъ добавилъ и еще одну новость. На Ленина было покушеніе. Да, это понятно. Они могутъ вызвать злобы не меньше дъятелей царизма. А исполнители-фанатики всегда найдутся. Ужасно, какъ все тъ же средства являются въ рукахъ людей въ борьбъ со своими врагами. Никакихъ подробностей я еще не знаю. Солдатъ, видимо, либо самъ не знаетъ, либо боялся сказать. Завтра будутъ газеты. Печальной новостью было лишеніе свиданія. Я такъ ждалъ Сашу и Володю. Оказывается, у насъ былъ пожаръ на складъ патроновъ, и свиданія отмънены. Въ кръпость никого не пускали. Вечеромъ говорили, что пожаръ потушенъ.

## 3 января.

Сегодня снова безъ свиданій. Объясненія "пожаромъ"—выдумка. Просто-напросто нашъ начальникъ Павловъ мститъ за покушеніе на Ленина представителямъ буржуазіи. Какая эта гнусность издѣваться надъ заключенными такимъ образомъ. Такъ досадно ни вчера, ни сегодня не повидать Сашу и Володю и теперъ ждать до пятницы, если "товарищъ" Павловъ надумаетъ разрѣшить свиданіе. А повидимому все покушеніе на Ленина подстроено, такъ же, какъ подстроена вся исторія съ румынскимъ посольствомъ. Мои догадки о рукѣ Германіи въ этой продѣлкѣ подтверждаются: судя по газетамъ, ареста потребовалъ Троцкій изъ Бреста!

Доколь, о Господи! Сегодня на прогулкь мы бесьдовали о предстоящемъ 5-го открытіи Учр. Собранія. Никто не върить въ эту возможность, хотя солдаты (семеновцы, преображенцы и др.) уже открыто высказываются противъ большевиковъ и за Учр. Собраніе. Можетъ быть и схватка. Но организаціи ньть, и потому все это можетъ потерпьть крахъ и снова укръпить положеніе Смольнаго, укръпить не въ идейномъ, конечно, смысль, а вооруженной силой...

Хорошо, что Шурѣ удалось передать миѣ письма дѣвочекъ. Они такъ трогательно милы, эти письма, такъ занимательны, что доставляютъ огромное удовольствіе. Туся пишетъ, какъ говоритъ, живо и неровно. Рита сантиментальничаетъ и очень любитъ массу восклицательныхъ знаковъ, хорошо описываетъ и изображаетъ сценки. Алснушка пишетъ такъ серьезно и обстоятельно, что никогда не подумаешь, что ей 11 лѣтъ. Точно, ясно и просто она разсказываетъ всѣ свои дѣтскія забавы и занятія другихъ, какъ взрослая и съ трогательной деликатностью и наивностью ребенка. Сегодня ея два письма такъ хороши..... Съ ихъ письмами ко мнѣ въ камеру долетаютъ

ихъ смѣхъ, веселье и незатѣйливая, простая жизнь у дѣдушки. Но какъ однимъ словомъ Аленушка оттѣнила и ихъ грусть. Онѣ зажгли свою маленькую елочку и "не плясали вокругъ, а молча смотрѣли на нее и потушивъ свѣчи, разошлись"... Да, такъ и я смотрѣлъ, молча и долго смотрѣлъ на свою елочку, вспоминая прошлые счастливые дни. Бѣдныя дѣти, сколько недѣтскихъ мыслей и недѣтскаго горя приходится имъ выносить за послѣдніе мѣсяцы.

А сколько теперь такихъ дѣтей въ Россіи? А сколько еще болѣе одинокихъ, болѣе несчастныхъ и безпомощныхъ, чѣмъ онѣ, мои дѣвчурки...

Холодно въ моей камеръ. Такъ холодно, что трудно писать. Стынутъ руки, паръ сгущается отъ дыханія, съ окна текутъ сырые потоки по стѣнѣ, и даже на полу отъ нихъ образуется лужица. Эти послѣднія ночи никакъ не могъ согрѣться даже подъ двумя одѣялами и сверху накинутымъ пальто. Если долго сидишь, то застываютъ и руки, и ноги, приходится бросать книгу и усиленно маршировать изъ угла въ уголъ. Утромъ вставать—это цѣлое испытаніе. Не скоро потомъ согрѣшься. Не то топить стали хуже, не то зима все больше и больше даетъ себя знать.

#### 4 января.

Въ газетъ "Правда" по поводу покушенія на "Ленина" напечатана кровожадная статья. Требуютъ "сто головъ" за каждую голову "народныхъ вождей". Какъ мнъ кажется теперь и какъ казалось всегда, терроръ личный никогда ничего не достигаетъ. Если это дъйствительное покушеніе, то можно ли убійствомъ Ленина или Троцкаго убить большевизмъ? Конечно, нътъ. Кромъ того, само по себъ это возмутительное и безнравственное средство не можетъ быть морально оправдано, оно практически нецълесообразно. Оно лишь подхлестнетъ упадающее настроеніе массъ. Поэтому приходится подозръвать, не подстроено ли это "покушеніе" нарочно, съ цълью именно подогръть симпатіи. Возможны и такія комбинаціи. Говорять, что среди нашего гарнизона будто бы было решено въ случав несчастья со Смольнымъ расправиться съ нами. Не знаю, верно ли это. Что касается нашихъ сторожей, то у нихъ, помоему, скоре обратное настроение. Но, быть можетъ, въ крепости есть и иныя части.

Нашъ бастіонъ переполненъ. П. Сорокинъ и Аргуновъ посажены уже вдвоемъ, а въ камерѣ одна кровать. Сегодня, идя на прогулку, мы сквозь щель двери привѣтствовали ихъ. Теперь уже шесть членовъ Учредительнаго Собранія сидятъ въ Петропавловской крѣпости, а на завтра назначено его открытіе! Говорятъ, семеновцы и преображенцы хотятъ защищать его отъ красногвардейцевъ. Какъ бы не вышло безполезнаго кровопролитія.

Послѣ прогулки я не сразу могъ согрѣться въ моей камерѣ. Часовъ около 4 пришла комиссія для освидѣтельствованія моего здоровья—нѣсколько врачей. Еще утромъ мнѣ сказалъ сторожъ, что меня переведутъ въ больницу. Врачи говорять то же. Не знаю, лучше это или хуже. Переведутъ, говорятъ, и Кокошкина. Но какъ же съ Долгоруковымъ? Мнѣ все-таки несмотря на нездоровье, тяжело его оставлять здѣсь. Въ "Н. Жизни" напечатано, что будто бы даже освободить насъ хотятъ. Конечно, это пустяки. Но безъ Долгорукова я рѣшилъ не выходить изъ заключенія, если бы такое постановленіе было сдѣлано.

## 5 января.

Сегодня, когда на свиданіе пришла В. Д. и мы разговаривали, одинъ солдатъ вошелъ и, возмущенный, сказалъ: "Сейчасъ на демонстраціи убили солдатъ. Шли въ первомъ ряду и всъ полегли"... Онъ былъ возмущенъ. Это онъ, между прочимъ, подписалъ протестъ отъ нашей караульной команды противъ предполагаемыхъ надъ нами самосудовъ. Лицо у него умное, доброе.

Наконець-то я увидѣлъ опять Сашу и Володю. Она бѣдняга вчера до 12 час. ночи сидѣла въ Смольномъ, пытаясь меня перевести въ больницу, но ничего не могла сдѣлать. Тамъ боятся, что насъ изъ больницы легче освободять, какъ членовъ Учредительнаго Собранія. Говорять, переведутъ дня черезъ два. Но сегодня, воображаю, что творилось на улицахъ. Наша команда, видимо очень возмущена. Когда я шелъ гулять, сзади меня въ коридоръ солдатъ сказалъ: "Честныхъ людей здѣсь держатъ, а негодяи"... дальше я не слыхалъ. Гуляли мы сегодня вмѣстъ, всъ члены Учредительнаго Собранія, т.-е. прибавились къ намъ Сорокинъ и Аргуновъ.

Послѣдующія событія излагаются сестрой Андрея Ивановича— Александрой Ивановной Шингаревой:

5-ое января было въ пятницу—день свиданій, и я поспъшила съ Володей въ кръпость; я уже не видъла Андрея больше недъли, съ 27 декабря.

Обычное ожидание въ бастіонъ. Наступаетъ наша очередь—свиданіе въ кабинеть: коомь насъ еще ньсколько человькъ сидять тамъ. Какъ всегда нетеопъливо смотою на двеоь, и вотъ появляется его милое, оживленное сегодня, лицо съ блестящими глазами; торопливыми шагами входить онъ, и мы крыпко цылуемъ другь друга, любовно онъ смотрить на Володю, и мы усаживаемся; и, какъ всегда, торопясь, отрывисто, стараясь разсказать какъ можно больше, мы разговариваемъ. Онъ разсказываетъ о томъ, какъ прошли эти дни, какъ для нихъ непонятно было, почему ихъ лишили свиданія, имъ объяснили это пожаромъ въ крепости, а потомъ уже узнали истинную причину, говоритъ, что волновался за насъ; а мы съ Володей передали ему наши волненія, тревогу за нихъ всьхъ, разсказываю ему о своихъ мытарствахъ, о томъ, что переводъ окончательно ръшенъ, и онъ скоро уйдетъ изъ этихъ стѣнъ. Андрей также говоритъ о вчерашней комиссіи, о томъ, что ему команда передавала также, что его переведутъ, и вновь выражаеть сомньніе, стоить ли это дылать, можно ли довърять коасногваодейцамъ, не будутъ ли они очень стеснять его въ больнице, споащиваеть, гдв они будуть помъщаться, не въ палать ли вывсть съ нимъ. Говоритъ и о томъ, что привыкъ къ бастіону и командъ, среди которой есть славные люди и даже нъкоторые изъ нихъ ему говорили: "Мы слышали, что Вы переводитесь въ больницу. Зачъмъ Вы это дълаете, ведь у насъ здесь хорошо, а тамъ будуть красногвардейны". Я его успокаиваю относительно больницы и говорю, что тамъ, конечно, ему будеть лучше. Говоримъ затъмъ о сегодняшнихъ событіяхъ, разстрвав демонстраціи, и въ его словахъ звучитъ боль и мука за все, что происходить, особенно чувствительно для него, что въ день открытія Учредительнаго Собранія онъ должень оставаться въ крізпости. Во время нашего разговора входять еще двое заключенныхъ, оба здороваются съ Андреемъ. Одинъ Н. Д. Авксентьевъ, другой— я сразу его не узнаю, подходитъ къ А. И. и говорить — "Здравствуйте А. И... Какъ Вы себя чувствуете? Я слышалъ, что Вы нездоровы. Не надо ли Вамъ свъчей? У меня ихъ миого, я Вамъ могу прислать". — "Здравствуйте, благодарю Васъ, мић инчего не надо", отвъчаетъ Андрей — "Кто это?" — спрашиваю я съ недоумъніемъ. "Это — Пуришкевичъ, его нельзя узнать, онъ весь бритый, и я самъ его сначала не узналъ". Невольно говорили о его процессъ и приговоръ. Говорили о его собственномъ будущемъ процессъ, о томъ, что Штейнбергъ, просматривая дъла ихъ, не нашелъ никакого матеріала для обвиненія, и возможно, что ихъ освободятъ безъ всякаго процесса. Время летитъ незамѣтно, и скоро намъ объявляютъ, что свиданіе кончено.

Нъсколько прощальныхъ словъ, поцълуи, и онъ уходитъ въ сопровожденіи солдата.

Какое странное это послѣднее свиданіе въ крѣпости—въ одной комнатѣ — Авксентьевъ, Пуришкевичъ и Шингаревъ. Только самыя невѣроятныя обстоятельства могли заставить ихъ троихъ встрѣтиться въ Петропавловской крѣпости.

6-го утромъ звоию Штейнбергу—онъ назначаеть мив прівхать въ Комиссаріать Юстиціи къ 11 часамъ. Ёду и тамъ встръчаюсь съ М. Ф. Кокошкиной. Она уже ждетъ также. Приходитъ Штейнбергъ, и мы получаемъ разръшеніе. Теперь надо получить подпись Козловскаго, такъ какъ изъ крѣпости выпускаютъ лишь по ордерамъ слъдственной комиссіи, и все будетъ сдѣлано. Ёдемъ съ вызваннымъ нами Н. Д. Соколовымъ въ слъдственную комиссію. Соколовъ уходитъ къ Козловскому, довольно долго у него остается и, наконецъ, возвращается—ордеръ подписанъ. Слѣлалъ это Козловскій, по его словамъ, очень не охотно, и ядовито при этомъ замѣтиль: "Удивительно, всѣ министры сразу вдругъ заболѣли. Ну, я еще понимаю—Кокошкинъ,—онъ лѣйствительно больной человѣкъ, но Шингаревъ — совсѣмъ здоровъ".

Мы отправились въ крѣпость всѣ вмѣстѣ; у комиссара намъ не захотѣли дать пропуска въ бастіонъ, такъ какъ уже было около  $3^{1}/_{2}$  час. Комиссарь грубо говорилъ, что время свиданій кончено, что и переводить сейчась поздно, да и намъ нечего дѣлать въ бастіонѣ. Наконець мы увидѣли завѣдующаго бастіономъ Куделько, и онъ сказалъ, что все сдѣлаетъ. Теперь надо было намъ достать извозчика и, кромѣ того, вызвать нарядъ красногвардейцевъ. М. Ф. поѣхала съ бумагой въ комиссаріатъ, а я вмѣстѣ съ Соколовымъ и Аксельродъ

пошли въ сопровождени Куделько въ бастіонъ; за эти дни ни разу не встръчался мнъ Павловъ; и вдругъ гдъто промелькнуло его лицо; сердце какъто сжалось.

Въ бастіонъ мы прошли въ канцелярію при слабомъ свъть керосиновой лампочки. Куделько послалъ сказать заключеннымъ, чтобы они собирали свои вещи; а мы ждали съ трепетомъ ихъ появленія. Первымъ пришелъ С. А. Смирновъ — вещи у него были уже сложены. Затъмъ появился Ф. Ф. Кокошкинъ. Я бросилась къ нему навстръчу — онъ уже въ пальто, въ шапкъ; сказала ему, что М. Ф. побхала въ комиссаріать, и намъ придется ждать прибытія наряда красногвардейцевъ. Ф. Ф., радостно взволнованный, сказалъ, что онъ уже думаль, что сегодня ихъ не переведуть, и онъ очень радъ, что переводъ состоялся. -- "Я чувствую, мнв пора въ больницу; вначаль было ничего, а сейчасъ я совсъмъ расклеился и съ кишечникомъ плохо и по вечерамъ температура повышена, въ общемъ чувствую себя скверно". Скоро пришелъ Карташевъ. Блъдный, съ землистымъ цвътомъ лица, худой. Мы всъхъ встръчали съ какимъ-то особеннымъ чувствомъ, передать которое трудно. А Андрея все не было.-, Почему онъ такъ долго, предупредили ли его?". "Въроятно, вещи складываетъ. Сейчасъ я пошлю снова за нимъ", — отвъчаетъ Куделько.

Наконецъ, дверь открывается, и входитъ Андрей въ сопровожденіи солдата съ вещами; онъ въ пальто, тяжело дышитъ, спѣшилъ, волновался, быстро прошелъ коридоръ—и у него одышка. Лицо взволнованное, смущенное. Крѣпко обнимаемся—онъ точно не вѣритъ, что черезъ нѣсколько минутъ мы уйдемъ отсюда. Дружески, горячо здоровается съ остальными; формальности еще не закончены. Андрей съ Карташевымъ и Кокошкинымъ оживленно разговариваютъ. Я не помню всей ихъ бесѣды—они быстро перешли къ злобъ дня — Учредительному Собранію; я же говорила въ это время съ командой.

Наконецъ, можно уходитъ. Сперва двигаются въ путь Смирновъ и Карташевъ въ лѣчебницу Герзони — ихъ сопровождаетъ солдатъ изъ крѣпости и тамъ сдастъ караулу; а мы еще ждемъ прихода красной гвардіи, которая насъ доставитъ въ больницу. Уже около 6 час. вечера. Мы, забравъ вещи, простившись съ караульной командой, выходимъ изъ бастіона; электричество не горитъ, и мы при съвѣтъ маленькой лампы спускаемся по лѣстницъ. На дворѣ метель, вьюга, сугробы снѣга. Андрей тащитъ что-то изъ своихъ вещей, и я чузствую, какъ ему тяжело идти. Кромѣ того, онъ въ валенкахъ, а они у него худые, и я безпокоюсь, что онъ промочитъ себѣ ноги. У комиссаріата остапавливаемся, при слабомъ свѣтѣ ручного фонаря укладываемъ вещи на извозчиковъ и дожидаемся красногвардейцевъ, чтобы

ръшить, какъ намъ състь. Изъ комиссаріата выходять, наконець, они, и чей-то грубый голось говорить: "Ну, что же мы пъшкомъ пойдемъ, что-ли? или въ трамвав, такъ и они съ нами тоже!"—"Успокойтесь, аля всъхъ хватитъ мѣста на извозчикахъ", говорю имъ л.—"Сюда, сюда садитесь, вифстъ съ заключенными" грубо кто-то командуетъ.

Коасногваодейцевъ пять человъкъ-одинъ изъ нихъ въ солдатской формь; одинъ молодой, льтъ 18-19, что-то въ родь старшаго, всь вооружены. У насъ пять извозчиковъ, и мы разсаживаемся на нихъ-Андрей Ивановичъ и Федоръ Федоровичъ на двухъ извозчикахъ въ сопровожденіи красногвардейцевъ; на третьемъ извозчикъ — два красногвардейца: на четвертомъ-Соколовъ, на пятомъ-М., Ф., я и еще одинъ красногвардеецъ-ихъ старшій. Соколовъ вдеть прямо домой, не завзжая въ больницу, мы вдемъ впереди нашего отояда, затвиъ А. И. и Ф. Ф., а замыкають нашь повздъ два красногвардейца. Пронизывающій вітеръ и снігъ, особенно черезъ мость. Мы показываемъ дорогу и, наконецъ, мы въ больницъ. Входимъ всь толпой въ небольшую прихожую; я прошу швейцара позвать надзирательницу, и мы всъ стоимъ нъкоторое время внизу. У А. И. и Ф. Ф. видъ немного оглушенный и отъ сутолоки перевзда, и отъ новой незнакомой обстановки — присутствія красной гвардіи. Приходитъ надзирательница, и мы поднимаемся наверхъ въ 3-й этажъ, показываемъ комнаты. А. И. направляется въ № 24, Ф. Ф.—въ № 27. У Андрея снова одышка, онъ совсемъ запыхался, войдя на лестницу, смущенно, растерянно оглядывается кругомъ. Усаживаю его на стулъ, помогаю раздаться, а главное-снять валенки, дырявые, и надать сухія туфан; съ трудомъ переводя дыханіе, наклоняется Андрей, снимая валенки, и я съ острой болью вижу, какъ ему это тяжело и какъ навърное подвинулся впередъ за эти полтора мъсяца его сердечный процессъ. Красная гвардія толпится въ коридорь и также не знаеть, что дълать; пои яркомъ свъть видно что они вооружены съ головы до ногъ; винтовка, патроны, револьверы, ручныя гранаты-вижу это мелькомъ. Старшій безпоконтся, кому передать заключенныхъ; посылаю его съ сидълкой къ дежурному врачу; тотъ приходитъ, всъ формальности закончены, и я уже больше не обращаю на нихъ вниманія.

Андрей, снявъ верхнее платье, валенки, въ мягкихъ туфляхъ сидитъ и съ болье спокойнымъ выраженіемъ осматривается кругомъ—въ комнать тепло, уютно, и онъ прежде всего говоритъ: "Ахъ, какъ здъсь тепло, хорошо, наконецъ-то я согръюсъ. Тамъ было такъ невыносимо колодно; я никогда не могъ согръюсъ. Мы долго смотръли другъ на друга, и не върилосъ какъ-то, что это уже не бастіонъ, не Петро павловская кръпость, а тихая палата Маріинской больницы.—"Тебъ

нравится эдісь? Відь обстановка очень простая; можеть быть, у Герзони было лучше". "О послъ кръпости здъсь такъ хорошо, тепло, развъ можно сравнивать: а относительно Герзони я не жалью, я въдь не люблю частныхъ лачебницъ, ихъ роскоши, здась я чувствую себя хорошо". И мы начинаемъ говорить о кръпости, и здъсь впервые я слышу отъ него жуткій разсказъ о томъ, какъ онъ страдаль тамъ и физически, и нравственно; на свиданіяхъ онъ старался быть бодрымъ, тамъ его постоянно стъсняло присутствіе караульныхъ, времени было мало, и онъ неизмънно отвъчалъ, что чувствуетъ себя хорошо. И только теперь тихимъ голосомъ, какъ бы стыдясь своей слабости, онъ разсказалъ, какъ онъ рыдалъ цълыми днями, не въ силахъ удержаться отъ слезъ, какъ въ одиночествъ опъ пережилъ вновь свое последнее горе-утрату жены, какъ онъ грустилъ о детяхъ; разсказалъ, какъ въ камеръ было холодно, и онъ не согръвался ни днемъ, ни ночью. Онъ лежалъ, накрывшись двумя одъялами, пальто и все же не могь спать отъ холода, пронизывавшаго его насквозь. А днемъ даже ходьба по камерѣ мало согрѣвала, и движеніе холоднаго воздуха при ходьбѣ было очень непріятно; было только одно мѣсто въ углу у ствны, куда выходила, повидимому, печка, гдв было чуть тепабе, и онъ становился въ этотъ уголъ и тамъ, какъ онъ выразился, "устраивалъ бътъ на мъстъ", чтобы хоть немного согръться. И ко всему этому онъ показаль мнв свои руки, всв пальцы были озноблены, покрыты красными припухлостями. И слезы навертывались невольно на глаза, слушая все это.

Къ намъ зашла надзирательница. А. И. оживленно съ ней заговориль и снова повториль нѣсколько разъ, что здѣсь онъ, наконецъ, согрѣлся, разсказалъ, что въ камерѣ были клопы, и удивлялся, какъ они могли тамъ житъ. Я предложила Андрею разобрать вещи и выпить чаю; сидѣлка дала намъ кипятокъ; Андрей самъ досталъ свои съѣстные припасы, и я съ удивленіемъ увидѣла, что онъ почти ничего не скушалъ изъ того, что я ему приносила. "Скучно ѣсть одному, мнѣ совсѣмъ не хотѣлосъ", и сталъ самъ хлопотать у стола, заварилъ чай, досталъ сыръ, масло, икру, хлѣбъ, конфекты, все разложилъ на столъ. "Ну, вотъ сегодня въ первый разъ я снова буду ѣсть по-человѣчески; вѣдь тамъ у меня не было ни вилки, пи ножа; сегодня я тебя буду угощать и самъ съ тобой выпью съ удовольствіемъ чаю; вѣдь въ это время тамъ, въ крѣпости, я бы не сталъ ничего ѣсть; тамъ въ 5 час. приносять кипятокъ, запираютъ дверь, и жизнь совершенно замираетъ до угра".

И онъ заботливо наливаль мнв чай и дълаль бутерброды съ сыромъ, безпокоясь за меня, что я съ утра ничего не ъла. "Знаешь,

надо отнести Ф. Ф. бутербродъ съ икрой", сказалъ Андрей, и я съ бутербродомъ направилась къ Кокошкину. Мы мирно бесъдовали теперь съ Андреемъ, онъ сталъ говорить о дътяхъ, главнымъ образомъ о Володъ, о томъ, что онъ будетъ дълать, когда кончится война, будетъ ли продолжать запиматься въ Политсхникумъ, или, можетъ быть, поступитъ въ Университетъ на естественный факультетъ; послъднее для него было бы очень пріятно и желательно.

Нашу бесьду прерваль вошедшій красногвардеець-солдать, который спроснать меня - долго ам я здесь останусь, и когда я ему ответила. что скоро уйду, допью только чай, то онъ еще добавиль: "Да вотъ съ васъ надо еще деньги получить за извозчика, я вздиль за смъной на извозчикъ туда и обратно по 10 рублей". - "Хорошо, я вамъ сейчасъ отдамъ деньги", сказала я; у Андрея сразу померкло лицо, при видь этого солдата, и особенно его непріятно поразили слова о деньгахъ; ему раньше говорили, что ихъ можно купить и продать за деньги, но онъ не хотълъ вършть, а здъсь самъ красногвардеецъ приходитъ и подъ первымъ попавшимся предлогомъ просить денегъ. Я вышла въ коридоръ (Мар. Фил. ушла еще раньше, чтобы у красногвардейцевъ не было основаній, какъ она сказала, упрекать насъ въ нарушеніи правилъ), тамъ стояла группа ихъ, дожидаясь меня; я дала солдату 20 рублей, и въ этотъ моментъ одинъ изъ нихъ сказалъ: "Ну, вотъ давно бы такъ!" Я какъ-то невольно запомнила эти слова. Затъмъ я спросила, какъ будетъ со свиданіями завтра. Онъ спросиль, есть ли у меня пропускъ- "Да, у меня постоянный". — "Ну, завтра условимся, придете къ часу, къ двумъ, а теперь до свиданія, мы уходимъ, а вотъ остаются двое". И онъ показалъ на двоихъ красногвардейцевъ, совећмъ юныхъ лѣтъ 16 — 18, которые направились по коридору къ лъстищъ и съли на диванъ. — "Вы винтовки-то куда-нибудь въ уголокъ поставъте, чтобы онъ не мъшали", сказаль онь мальчикамь. Я тоже подтвердила это, добавивь, что ужъ очень они могутъ больныхъ испугать, особенно одну старушкубольную.

Они ушли, и остались два мальчика. Я возвратилась къ Андрею, мы еще поболтали немного; пришла сестра, спросила, не нужно ли что-нибудь, предложила измърить температуру, но Андрей, добродушно улыбаясь, отказался, говоря, что все это начнетъ съ завтрашняго дня, а сегодня онъ только съ удовольствіемъ заснетъ на мягкой постеми. Сестра ушла. Мы заговорили о бользни, о врачахъ; я предложила пригласить на консультацію А. К. Педенко; Андрей согласился.—
"Знаешь, правда, надо будстъ полъчиться; ужъ разъ я попалъ въ больницу, надо использовать время; консчно, если бы меня выпу-

стили, я бы сразу началъ работать, некогда было бы лѣчиться, а теперь поневолѣ попью іодъ и еще что-нибудь".

Мы условились, что я приду завтра къ часу дня и постараюсь завтра же устроить консультацію. Пора было уходить, уже около 81/9 часовъ. Хотя такъ не котълось оставлять вновь его одного; за эти два съ половиной часа онъ какъ бы поишель въ себя, поиговлся, настроеніе стало совству другое. Я стала собирать свои веши. Онъ снова самъ завернулъ въ бумагу, завязалъ пакетъ. Собирая вещи, я нашла коробку съ нъсколькими плитками шоколада-почти весь шоколадъ, что я и другіе ему припосили, оказался нетронутымъ. -"Почему ты не кушалъ шоколадъ? Развъ ты его не любишь?" — "Нътъ, это я оставилъ дъвочкамъ, собираю для нихъ; я въдь не аюбаю сладкаго, а имъ это доставить удовольствіе. Ты мив говорила. что кто-то, кажется, Юрьева хотвла вхать въ Воронежь, я и думаль съ ней переслать дъвочкамъ". Я была тронута до слезъ этимъ знакомъ трогательной любви и заботливости. Мы простились, онъ кръпко, кръпко обнялъ меня и тихо прошепталъ: "Спасибо", проводилъ меня по коридору до лъстницы, гдъ на диванъ сидъли мальчики красногвардейцы и улыбались. Я еще разъ его поцъловала и съ тихой радостью въ душт, что сегодня онъ заснетъ не въ камеръ на жельзной койкь, а на удобной постели въ теплой комнать и отдохнетъ хотя немного отъ своихъ страданій, ушла домой, ничего не подозрѣвая, спокойная.

Въ 10 часовъ у него былъ старшій врачъ Г. А. Свіяжениновъ; онъ засталъ А. И. за чтеніемъ "Трехъ мушкетеровъ" Дюма въ "благодушномъ", какъ онъ выразился, настроеніи.

Онъ побесьдоваль съ А. И., при чемъ разговоръ шелъ преимущественно о дътяхъ, относительно которыхъ Андрей очень безпокоился. Затъмъ Свіяжениновъ ушелъ. Часовъ около 12-ти А. И. раздълся, переодълся въ больничное бълье и легъ спать, потушивъ огонь.

А въ половинъ перваго пришли "они" и убили его. Пришли подъ предводительствомъ солдата Басова, который бралъ у меня деньги, сказалъ, что идетъ смънить караулъ. Солдать Басовъ потребовалъ у сидълки лампу. Часть матросовъ осталась на лѣстницъ, а другіе пошли въ комнату Андрея Ивановича и тамъ, когда Басовъ свътилъ, его убили тремя выстрълами въ лицо, грудъ и животъ. Затъмъ пошли въ комнату Кокошкина, убили того и сейчасъ же ушли. Внизу швейцару сказали, что смънили караулъ, и ушли. Растерявшіяся сидълки отъ страха не знали, что дълать. Проснувшіеся больные подняли тревогу.

Кто-то побъжаль внизь, сказаль швейцару. Пришель дежурный врачь. Кокошкинь быль мертвь. Андрей Ивановичь еще жиль, быль въ сознаніи; просиль не дълать перевязки, впрыснуть морфій и говориль: "Дѣти! Несчастныя дѣти!" Пульса почти не было. Часа черезъ полтора онъ умеръ, уже безъ сознанія.

Ночью всѣ телефоны въ больницѣ не дъйствовали и извѣстить никого. о происшедшемъ изъ больницы не могли. Только утромъ, около 9 часовъ, дали знать на квартиру Паниной.

# STRATHCONA PUBLISHING CO. Box 350, Royal Oak, Mi. USA

- С. Коэн, БУХАРИН. 1888-1938. Перевод Е. Четвергова, Ю. Четвергова, В. Козловского. 1978. \$8.00.
- Юрий Анненков, ПОРТРЕТЫ. Текст Е. Замятина, М. Кузмина, М. Бабенчикова. Петербург, "Петрополис", 1922. Репринт 1977. \$9.00.
- О ЖУРНАЛАХ "ЗВЕЗДА" И "ЛЕНИНГРАД". Из постановления ЦК ВКПб. ДОКЛАД т. ЖДАНОВА. Стенограмма. 1946. Репринт 1978. \$3.00.
- Андрей Московит, МЕТАПОЛИТИКА. 1978. \$5.00.
- КАК ЭТО БЫЛО. Дневник А. И. Шингарева, Петрпавловская крепость, 1917-18. Издание Комитета по увековечению памяти Ф. Ф. Кокошкина и А. И. Шингарева, Москва, 1918. Репринт 1978. \$3.50.